



## тимофей николаевичъ

# ГРАНОВСКІЙ.

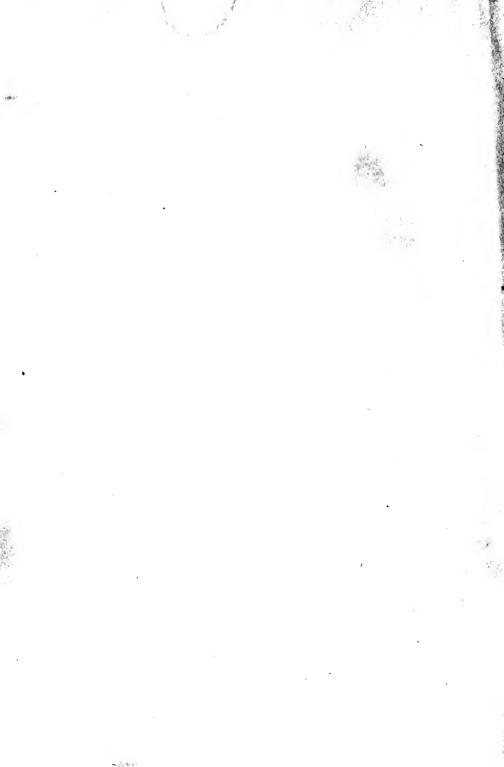

## тимофей николаевичъ

## ГРАНОВСКІЙ.

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ)

А. СТАНКЕВИЧА.

МОСКВА. Типографія Грачева в К., у Пречистенских вороть, д. Шиловой. 1869. D 15 G<sub>67</sub> S<sub>83</sub>

#### посвящается

### ДРУЗЬЯМЪ И БЫВШИМЪ СЛУШАТЕЛЯМЪ

T. H. FPAHOBCKAFO.

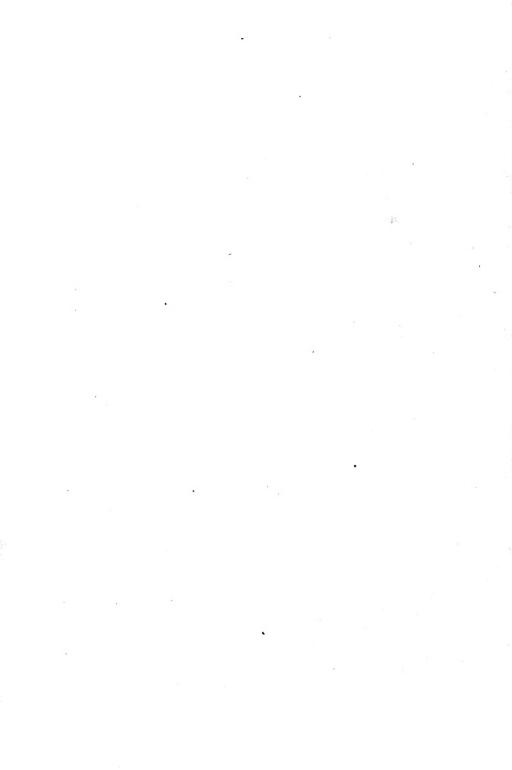

Для предлагаемаго читателямъ «Біографическаго очерка» мы пользовались, какъ матеріаломъ, перепискою Т. Н. Грановскаго съ разными лицами. Кромѣ того, мы пользовались еще немногими, оставшимися послѣ Грановскаго бумагами, замѣтками о немъ покойной жены его, изданными сочиненіями Грановскаго, воспоминаніями друзей и указаніями людей, знавшихъ покойнаго въ разныя эпохи его жизни. Наши личныя воспоминанія о Т. Н. Грановскомъ относятся преимущественно только къ послѣднимъ годамъ его жизни.

Изъ лекцій, читанныхъ Грановскимъ въ теченіи пятнадцати лѣтъ не сохранилось ничего письменно и весьма мало въ печати. У его слушателей не сохранилось также сколько нибудь отчетливыхъ записокъ его чтеній, и потому въ нашей книгѣ мы могли обозначить только общими чертами характеръ профессорской дѣятельности Грановскаго. Для такой характеристики пользовались мы современными печатными отчетами о публичныхъ чтеніяхъ Грановскаго и воспоминаніями и указаніями его слушателей Въ Европѣ чтенія многихъ замѣчательныхъ ученыхъ и профессоровъ сохранены и изданы ихъ учениками. У насъ они исчезають безъ слъда въ литературъ. Въ этомъ отношеніи чтенія Грановскаго постигла участь общая почти для всѣхъ лекцій профессоровъ, занимавшихъ университетскія каюедры въ Россіи.

Значительная часть писемъ Грановскаго, отрывки которыхъ читатель встрътитъ въ нашей книгъ, написана на французскомъ языкъ. Это, за немногими исключеніями, письма къ дамамъ и къ его роднымъ и двоюроднымъ сестрамъ. Французскій языкъ объясняется здѣсь привычнымъ его употребленіемъ среди тѣхъ лицъ, для которыхъ назначались письма. Письма Грановскаго къ своей певѣстѣ писаны также по французски, но къ женѣ онъ уже писалъ по русски.

Полная, отчетливая біографія лица послів немногих вліть со времени его кончины, когда значительная часть среды, съ которой было тісно связано его существованіе, живеть еще не въ одномъ преданіи, представляєть важныя и не всегда устранимыя затрудненія. Если нашъ біографическій очеркъ не заключаєть въ себі отчетливаго изображенія жизни Грановскаго вмісті со всіми отношеніями, всей обстановкою его жизненнаго поприща, то, смітемь надізяться, покрайней мітрі сохранить отъ забвенія главныя черты его нравственнаго образа, его дізтельности и его участи, но крайней мітрі можеть со временемь послужить матеріаломъ для біографіи Грановскаго. Кроміт этой надежды къ изданію «біографическаго очерка» побуждаєть нась и личная наша обязанность.

Въ маж 1857 года намъ былъ доставленъ пакетъ, заключавшій последнюю волю жены Грановскаго, недолго пережившей мужа и скончавшейся въ Римъ въ апрълъ тогоже года. Въ немъ между прочимъ заключались слъдующія строки покойной къ намъ: «Прошу васъ взять на себя писать біографію Грановскаго въ случав еслибы Кудрявцевъ не окончилъ ея почему бы то ни было. Здоровье его шатко — вотъ что внушаетъ мей эту мысль». Опасенія покойной были не напрасны. Трудъ П. Н. Кудрявцева, начавшяго біографію Грановскаго, быль прервань смертію самого біографа. Прекрасное его начало «Дітство и Юность Т. Н. Грановскаго» извъстно читателямъ Русскаго Въстника за 1858 годъ. Изданіемъ нашего біографическаго очерка мы исполняемъ, насколько отъ насъ зависитъ, волю лица не только незабвеннаго для насъ, но и самаго близкаго и дорогаго самому Грановскому.

Мы посвящаемъ нашу книгу друзьямъ и бывшимъ слушателямъ Грановскаго. Они, знавшіе его лично, можетъ быть всёхъ менёе могутъ быть удовлетворены ею, по имъ дорого все, что хотя слабо напоминаетъ о немъ. Эта увёренность вселяетъ въ насъ надежду, что они простятъ намъ недостатки и неполноту нашего біографическаго очерка.

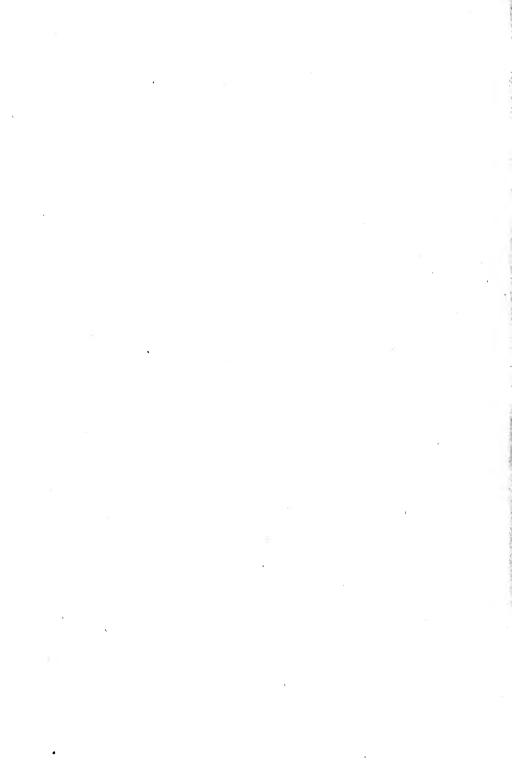

### I. Дътство и юность.

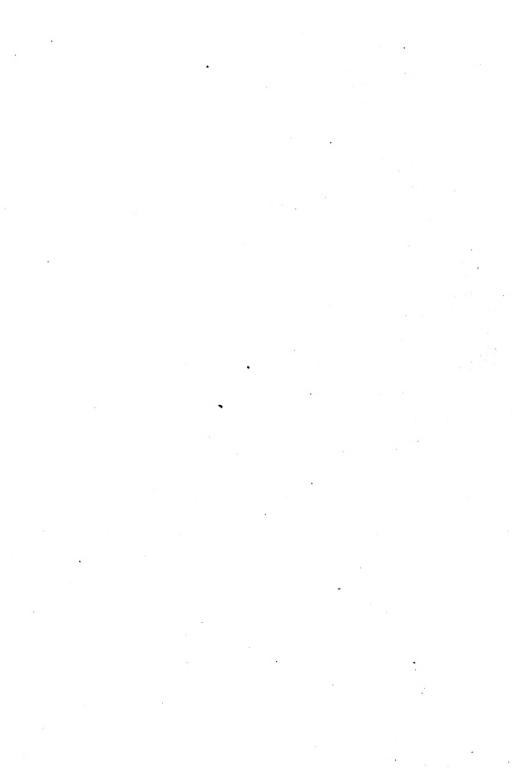

Тимовей Николаевичъ Грановскій родился 9 марта 1813 года въ Орлъ. Отецъ его Николай Тимовеевичъ занималъ здъсь мъсто совътника солянаго управленія. Николай Тимонеевичъ женился еще въ молодыхъ годахъ на дочери богатаго малороссійскаго пом'вщика, Анн'в Васильевн'в Чарнышъ, и отъ этого брака имълъ двухъ дочерей и трехъ сыновей. Старшимъ изъ дътей его былъ сыпъ Тимовей. Мать последняго была одарена природнымъ умомъ, живымъ общительнымъ характеромъ и горячо любящимъ сердцемъ. Память о ней была дорога сыну во всю его жизнь; онъ признавалъ ръшительное вліяніе матери во многихъ чертахъ своего характера. Живость, общительность, мягкость нрава и горячность сердца, конечно, могли быть въ немъ следствіемъ вліянія матери или наследіемъ прекраснаго женственнаго характера. Отецъ Тимовея .Николаевича былъ человъкъ неглупый и добрый, но слабый, безпечный и лънивый. Его безхарактерность и безпечность со временемъ развились до безпорядочности и эгоизма, принесшихъ много горя семьй его. Вишнее благосостояние семьи Грановскихъ было вполнъ обезпечено. Дъдъ Т. Н. Грановскаго

оставляль въ наследство отцу его доходное имение близь Орла. Этоть дёдь быль человёкь замёчательно умный. предпріничивый, дёятельный и съ рёшительнымъ характеромъ. Онъ родился отъ бъдныхъ родителей и остался сиротою еще въ раннемъ дътствъ. Въ Орелъ онъ пришелъ откуда-то пъшкомъ и только съ пятнадцатью копейками въ карманъ. Опредълившись здъсь на службу, онъ влюбился въ дочь своего начальника Лукашевича, и когда со стороны встрътилъ сопротивление браку его съ дочерью, отца тайно увезъ ее и обевнчался съ нею. Занимаясь ходатайствомъ по гражданскимъ дёламъ, онъ сдёлался извёстнымъ въ Орлъ законникомъ, и отъ людей, поручавшихъ ему свои тяжбы, онъ нередко получаль значительныя денежныя вознагражденія. Составя себѣ капиталь такою дѣятельностію, онъ купиль выгодное имёніе невдалект отъ Орла.

Старикъ дъдъ быль обрадованъ рождениемъ внука до того, что любуясь новорожденнымъ не давалъ покоя матери. Въ день крестинъ дъдъ выигралъ въ карты пятнадцать тысячь рублей и понесъ ихъ на зубокъ новорожденному. Мать, утомленная частыми посъщеніями старика, закрыла глаза, когда онъ подошелъ къ ея постели. Старикъ, предполагая, что она спить, удалился съ принесенными деньгами, и въ тотъ же день проигралъ ихъ всѣ въ карты. Въ жизни Т. Н. Грановскаго и послъ не разъ повторялись случаи въ родѣ того, который встрѣтился еще при его колыбели: готовыя перейти въ его руки наслъдство или деньги обманывали вполнъ, по видимому, върныя надежды. Дъдъ, страстно привязавшійся къ внуку, ухаживаль за нимъ какъ нянька, съ рукъ кормилицы взялъ его въ свои комнаты и спаль съ нимъ вмъстъ. Старикъ былъ человъкъ начитанный; бълыя, оклеенныя бумагою стъны его дома въ Орлъ были покрыты выписками изъ книгъ. Когда внукъ подросъ и научился грамотѣ дѣдъ заставлялъ его читать Св. Писаніе, и мальчикъ пяти лѣтъ отъ роду изумлялъ священниковъ, посѣщавшихъ домъ дѣда, знаніемъ многихъ заученныхъ имъ текстовъ.

Семья Грановскихъ жила въ домѣ дѣда въ Орлѣ и часто въ принадлежавшемъ ему селеніи Погорёльцъ, въ 25 верстахъ отъ Орла. Жизнь въ домъ дъда текла очень однообразно: все шло по разъ заведенному порядку, такъ что даже одни и тъ же кушанья, подававшіяся къ объду, замёнялись другими только въ день имянинъ старика. Однообразная жизнь, среди которой проходили первыя ребяческія лъта Т. Н. Грановскаго, была нежданно нарушена. Однажды дёдъ отлучился изъ Погорёльца въ Орелъ и, противъ своего обыкновенія, долго не возвращался. Его долгое отсутствіе объснилось наконецъ для домашнихъ, когда узнали, что старика постигло сумасшествіе. Первымъ проявленіемъ бользии старика быль проекть сочиненный опытпроектъ преобразованія судебныхъ законникомъ, нымъ мъстъ въ Россіи. Читавшіе этотъ проектъ находили въ немъ многое дёльнымъ и умнымъ, хотя встръчали также здёсь и упоминанія о томъ, что такого-то секретаря надо высвчь, а такого-то сослать и т. п. Домашніе винили въ бользни дъда жену его. Старикъ былъ женатъ во второмъ бракъ на женщинъ гораздо младшей его годами, но преслъдовавшей его своею ревностію. Въ постели старика нашли зелья, которыя должны были упрочить власть жены надъ его сердцемъ, и вреднымъ ихъ вліяніемъ объясняли родные старика его помъщательство. Извъстно было, что незадолго до своей бользни старикъ собирался купить имъніе съ тысячею душъ крестьянь, однакоже послъ у него не оказалось ни копейки денегь. Всъ его деньги, по видимо му, были похищены въ Орлъ во время постигшаго его су-

масшествія, и будущее наслёдство внука и на этотъ разъ неожиданно исчезло. Помъшанный старикъ помъщался въ Погоральца въ особенномъ флигела. Онъ съ удовольствиемъ допускаль къ себъ только одного внука, котораго ласкаль и любилъ по прежнему. Мальчикъ умълъ ловко пользоваться своимъ отношеніемъ къ больному: если случалось ему какъ-нибудь напроказить, онъ скрывался въ комнаты дъда. Родители мальчика, опасаясь раздражительности дёда, неотваживались взять его оттуда, и ребенокъ, къ страху своей матери, иногда по нъскольку дней оставался подъ покровительствомъ помъшаннаго. Т. Н. Грановскій въ зръломъ возрастъ любилъ припоминать тъ обстоятельства, которыя выказывали некрасивыя черты его ребяческаго характера. Такъ онъ разсказываль, что у родителей его была служанка сварливая и часто бивавшая дочь свою Агашу, на куклы которой онъ посматриваль не безъ зависти. Воть, баринъ, говорила ему Агаша, когда мать забъетъ меня до смерти, вамъ достанутся мои куклы, и онъ нетерпъливо ждалъ и думалъ: когда же мать забъетъ Агашу и когда достанутся ему ея куклы? Однажды съ толпою крестьянскихъ мальчиковъ осаждаль онъ устроенную ими крфпость. Опъ карабкался по лестнице, когда одинь изъ мальчиковъ, отдернулъ ее, и онъ, свалившись на землю, ушибся такъ, что болълъ довольно долго послъ этой осады. Онъ никому неоткрываль причины своего ушиба, по умъль извлекать для себя пользу изъ случившагося: онъ обращался къ виновнику своей бользии съ требованіями различныхъ услугъ, добывалъ черезъ него лакомства, заставлялъ его исполнять всв свои желанія, зная, что тоть не могъ отказать ему ни въ чемъ изъ опасенія открытія его вины.

Больнаго дёда Т. Н. Грановскаго возили для леченія на кавказскія минеральныя воды, Шестильтній внукъ, сопро-

вождавшій его въ этой поёздкь, вывезь съ Кавказа яркія воспоминанія о воинственныхъ Черкесахъ, объ ихъ оружін, разсказываль слышанное о подвигахь ихъ, и при такихъ разсказахъ хватался самъ за ножъ. Военное поприще сдълалось мечтою его дътства. Эта мечта возникала въ немъ, какъ увидимъ, и послъ въ различныя эпохи его жизни и велъдствіе различныхъ поводовъ. Въ ребяческіе голы Грановскій не отличался избыткомъ физическихъ силь и здоровья; онъ былъ худъ, блёденъ и обыкновенно казался сосредоточеннымъ и задумчивымъ, но любимыя игры мальчика выказывали въ немъ зародыши дъятельныхъ, подвижныхъ наклонностей, бодраго и бойкаго нрава. Онъ любилъ строить и брать крыпости, предводительствуя строемъ своихъ сверстниковъ, былъ охотникъ добывать птицъ изъ гиталь на высокихъ деревьяхъ, ловить голубей. Птушій бой быль зрълищемъ, за которымъ ребенокъ слъдилъ съ страстнымъ увлеченіемъ. Мальчику было девять лѣтъ, когда скончался дёдъ его.

Въ однообразной жизни семьи Грановскихъ произошла большая перемъна со смертію старика. Домъ ихъ оживился частыми посъщеніями гостей, сами они часто живали въ Орлъ, гдъ мать Грановскаго принимала многочисленныхъ посътителей у себя и много выъзжала сама. Она любила развлеченія и общество, но только она одна заботилась также и о воспитаніи своихъ дътей, хотя ея собственное образованіе было очень незначительно.

Мальчикъ Грановскій началь свое ученіе у разныхъ учителей изъ иностранцевъ, остававшихся въ Россіи послъвойны 1812 года. Въ ученіи его не было пикакой послъдовательности, никакого плана. Оно велось отрывочно и случайно, но уже въ дътствъ Грановскій не только бъгло говорилъ по французски, но могъ объясняться и на англій-

скомъ языкъ. Недостатокъ правильнаго обученія пополпялся быстрыми способностями мальчика и разнообразнымъ чтеніемъ, къ которому опъ пристрастился очень рано. Онъ перечиталь вев книги, какія нашлись въ домв его отца, читая все что поподалось подъ руку: и путешествие аббата Делапорта и Жильблаза и романы Вальтеръ-Скотта. Рыцарство и его правы, представленные последнимъ, оставили сильное впечатлъніе въ душъ мальчика. Въ Орлъ были въ то время большія библіотеки въ домахъ графа Каменскаго и Пушкарева. Слуги этихъ господъ носили Грановскому книги цълыми узлами. Мать платила за это людямъ, а сынъ наслаждался книгами съ жадностію. Домашніе нередко вильли ребенка на кольняхъ возль шкафа, передъ кототорымъ онъ склонялся, чтобы достать книгу, и туть же углубившись въ чтеніе, оставался въ такомъ положеніи съ книгою въ одной рукъ и съ завтракомъ въ другой. Товарищами Грановскаго по ученію въ семь были меньшой брать его Николай (умершій еще въ дітстві) и старшая изъ сестеръ Варвара. Во время одного изъ классовъ ихъ общій учитель французь, недовольный своею ученицею, ударилъ ее по рукъ. Негодующій брать горячо заступился за сестру, и съ этой минуты, какъ разсказывалъ самъ Грановскій, онъ созналь глубокую привязанность къ ссстръ никогда уже не покидавшую его. Прилежаніе и способности молодаго ученика не исключали въ живомъ мальчикъ наклонности къ проказамъ. Иной разъ онъ бывалъ непрочь избавиться отъ предстоящаго урока и изобръталъ для этого затыйливыя средства: такъ однажды онъ убъдилъ меньшаго брата своего выпить вмёстё съ нимъ по стакану воды съ мухами, разсчитывая на тошноту, которая освободила бы ихъ отъ ученья. Въ Орлъ Грановскій нъкоторое время оставался въ семьъ Храповицкихъ и учился вмъстъ съ

дътьми хозяевъ дома. Способностями своими онъ превосходилъ всѣхъ товарищей по ученію, между которыми пользовался нѣкотораго рода авторитетомъ и быль прозванъ ими профессоромъ. Его быстрыя способности и замѣчательная память признавались всѣми его наставниками и были радостью матери, которая любила разсказывать о его успѣхахъ, но мальчикъ краснѣлъ и убѣгалъ, услышавъ похвалы себѣ. Въ дѣтскихъ забавахъ Грановскому также принадлежало первое мѣсто между другими дѣтьми: онъ былъ распорядителемъ и изобрѣтателемъ ихъ увеселеній, шутками и остротами оживлялъ дѣтскій кружекъ; особенно любилъ онъ играть въ гости и угощать посѣтителей. Присутствіе дѣвочекъ въ числѣ гостей замѣтно оживляло его; въ ихъ обществѣ сильнѣе выказывались его веселость и находчивость.

Когда мальчику исполнилось 13 лътъ родители отвезли его въ Москву. Его помъстили здъсь въ частное учебное заведеніе Кистера. Въ этомъ пансіонъ Грановскій учился два года, оставаясь впрочемъ въ теченіи этого времени очень долго дома всякій разъ какъ прівзжаль въ семью свою на вакаціи. Какими способностями ни быль одарень мальчикъ, онъ немногому успъль научиться въ пансіонъ. Въ последствіи, готовясь въ Петербургъ къ вступленію въ Университетъ, онъ долженъ былъ усиленными трудами и уроками пріобрътать то, что было упущено въ его учителей ученіи ранъе. Успъхами своими во французскомъ и англійскомъ языкахъ онъ обязанъ былъ домашнему воспитанію. Въ пансіонъ онъ не научился даже нъмецкому языку, хотя заведеніе содержалось нъмцемъ. Нельзя не замътить, что уже въ школъ Грановскаго отличала способность, не оставлявшая его и въ послъдующей жизни, способность быть центромъ соединенія, примирителемъ враждующихъ наклон-

ностей и направленій. Между школьными товарищами его были два, несхожіе нравомъ и неладившіе другъ съ другомъ. Пріязнь или непріязнь къ одному изъ нихъ раздізляла всёхъ остальныхъ на двё партіи, между которыми часто возникали споры и несогласія, достигшія до рѣшительнаго разлада между двумя сторонами въ то время, когда Грановскій еще не возвращался изъ дому, гдё проводилъ вакацію. Возвратясь въ школу, онъ примириль враждовавшихъ руководителей объихъ партій и возстановилъ единство въ разделившемся школьномъ обществе. Баумгартъ и Соловцевъ, изъ за которыхъ возникали распри, были оба близкими его пріятелями въ пансіонъ, и это отношеніе онъ сохранилъ къ нимъ и въ последствін. Отправившись домой на вакаціонныя м'єсяцы послі двухлітняго ученія въ пансіонь, Грановскій уже не возвратился туда. Отець, погруженный въ лень, безпечный и занятый только карточною игрою, забываль, что сыну нужно продолжать ученіе. Три года мальчикъ оставался безъ учителей, безъ руководителей въ занятіяхъ. Онъ мучительно чувствоваль свое положеніе, но напрасно ждаль перемьны его. Посль онь всегда съ сожальніемъ вспоминаль о томъ, какъ безплодно проходили его лучшіе для ученія годы. Въ это время онъ пристрастился къ охотъ и проводилъ дни съ ружьемъ въ рукахъ по полямъ и болотамъ. Онъ скучалъ отъ праздности, и когда подъ руку ему попался какой-то учебникъ геометріи, онъ принялся за него отъ скуки и изучилъ эту книгу. Скучная жизнь въ Погоръльцъ оживлялась нъсколько для Грановскаго, когда онъ посёщалъ Орелъ или живалъ тамъ съ матерью. Въ Ордъ онъ познакомился съ французомъ Жоньо, о которомъ послъ вспоминалъ какъ о довольно пустомъ человъкъ, признавая однакоже, что общія мъста и громкія фразы, произносимыя французомъ, не остались безъ

вліянія на его мысль и его нравственныя правила. Устами француза произносились рачи и понятія цивилизованной націи, и мальчикъ, которому быль уже шестнадцатый годъ, почувствоваль различие ихъ отъ того, что слышалось вокругъ него, среди полуобразованнаго общества, среди сосъдей и помъщиковъ, посъщавшихъ Погорълецъ. Въ Орлъ же Грановскій подружился съ образованнымъ и умнымъ воспитанникомъ Нъжинскаго лицея Колышкевичемъ. Последній быль гораздо старее Грановскаго летами, но его пылкій нравъ и благородныя требованія отъ жизни возбуждали большое сочувствіе въ сердцъ его молодаго друга. Жизнь Колышкевича проходила въ борьбъ съ нуждою и разными неудачами, въ борьбъ, которой онъ не вынесъ и въ которой не устоялъ нравственно. Грановскій долго не хотълъ върить такой перемънъ въ другъ своей молодости и съ сердечною болью вспоминалъ о ней въ позднъйшіе годы. Грановскому было 16 лътъ, когда его мать должна была ъхать для полученія наслъдства въ Малороссію, куда сопровождали ее и дъти. Они посътили Нъжинъ, гдъ жила семья родной сестры Анны Васильевны. Здёсь, въ домё тетки, Грановскій познакомился съ француженкой M-lle Герито. Это была дъвушка очень красивой наружности, отличавшаяся привлекательною добротою и участливостію. Герито была ивсколькими годами старше Грановскаго, но ея красота и привътливость внушили скоро юношъ дружескую къ ней привязанность, скръпленную поздибе благодарностію Грановскаго за участіе и заботы, которыя находили со стороны Герито его осиротъвшія по смерти матери сестры. Въ бесъдахъ и шуткахъ съ новой знакомой провелъ юноша нъсколько веселыхъ дней въ Нъжинъ. Однажды ему вздумалось угостить свою пріятельницу конфектами, но у него не было ни копъйки денегъ. Изъ црнныхъ вещей были

у него только недавно подаренные ему часы. Недолго думая, онъ продалъ ихъ жиду за пятнадцать рублей (ассигн.), и конфекты были куплены. Разсчетъ также мало управлялъ поступками и желаніями Грановскаго въ юности, какъ и въ послъдующей его жизни.

Возвратись изъ Малороссіи въ Орелъ, юноша, остававшійся по прежнему безъ постоянныхъ занятій, не упускаль ни одного изъ Орловскихъ баловъ, съ увлеченіемъ танцамъ и безпечному веселію. Въ предаваясь ему рѣдко случалось ложиться въ 1829—1830 годовъ постель ранбе пяти часовъ утра, но какъ бы поздно не возвращался онъ домой, его встречала здёсь мать, которой онъ довърялъ всъ свои юношескія впечатленія. Между темъ дружескія его отношенія къ Герито поддерживались перепискою между ними. Въ шутливыхъ письмахъ къ пріятельницъ Грановскій подписывался пасторомъ, какъ былъ почему то прозванъ ею въ Нъжинъ, а о себъ сообщалъ извъстія, какъ о третьемъ лицъ. Въ слъдующемъ году (1830) Герито поселилась въ семьй Грановскихъ, сдилавшись наставницей сестеръ своего пріятеля. Здёсь Грановскій давалъ ей уроки русскаго языка, а по вечерамъ читалъ ей и матери переводы французскихъ романовъ, а какъ Герито еще плохо понимала русскій языкъ, то онъ многое переводилъ ей на французскій à livre ouvert. У юноши установились съ пріятельницею какъ бы родственныя отношенія. Она называла его mon neveu, а онъ ee ma tante. Такъ продолжали они называть другь друга и въ позднъйшей перепискъ между ними 1).

<sup>1)</sup> Это объстоятельство подало новодъ къ ошнокъ нокойнаго П. Н. Кудрявцева, который въ прекрасно начатой имъ біографін Грановскаго (Русск. Въстникъ 1852 года) принялъ часть писемъ послъдниго къ Герито за письма къ его теткъ. Такимъ образомъ отноще-

Мать Грановскаго теряла болфе и болфе всякое вліяніе на мужа, который, можеть быть отъ праздной жизни, часто бываль не въ духъ и начиналь съ ней споры безъ повода и цъли. Она напрасно убъждала его позаботиться о воспитаніи и участи сына. Докторъ Каспари, жившій въ Орлъ и бывшій близкимъ человъкомъ въ семьъ Грановскихъ, совътоваль безпечному родителю, отправить юношу Дерптъ и оставить тамъ на произволъ судьбы, предсказывая, что онъ самъ найдетъ свою дорогу; но и эти совъты оставались безъ последствій. Наконецъ однакоже отецъ решился отправить сына въ Петербургъ на службу. Сынъ желалъ избрать для себя военное поприще, но просьбы матери и надежда въ гражданской службъ скоръе достигнуть возможности быть полезнымъ семьъ своей, измънили его намъянваръ 1831 года семнадцатилътній юноша ренія. Въ простился съ родными и съ пріятельницей своей Герито. Всв подробности минуты разставанія съ матерью, съ которой Грановскій уже не свидёлся послё, живо сохранились въ памяти его во всю жизнь. Незадолго до отъбада изъ Погоръльца, исполняя просьбу Герито, онъ оставилъ ей на память о себъ слъдующія строки, производящія впечатльніе поэтической элегіи, переложенной во французскую прозу:

J'obéis, puisque vous le voulez; puisque vous croyez qu'un morceau de papier peut consolider un souvenir. Celui de ma tante ne s'attacherait-il qu'à cette feuille?......

La mémoire ressemble aux eaux argentées par les rayons de la lune; tant qu'elle brille elles conservent son image, mais d'épaisses vapeurs obscursissent le ciel; et la glace inconstante ne porte plus l'empreinte de l'astre des nuits.

нія Грановскаго къ Герито раздёлились, въ изложенін П. Н. Кудрявцева, между двумя лицами, изъ которыхъ одно не существовало въдъйствительности.

De retour dans votre patrie, sous le beau ciel de la France, vous oublierez la triste Russie et ses sauvages habitants; les roses des plaisirs ne fleurissent point au milieu des neiges du nord. Triste et sauvage, comme mon pays et mes compatriotes, je serai oublié comme eux.

Mais si déja courbée sous le fardeau des ans, au moment de quitter le sentier de la vie, vous reportez un dernier regard sur ceux, qui l'ont parcouru avec vous, si vous donnez un dernier souvenir à ceux, que vous aimiez et qui vous aimèrent, serez vous assez injuste pour me retrancher du nombre 1).

На пути въ Петербургъ Грановскій долженъ былъ провести нѣсколько дней въ карантинѣ (кажется въ Твери), который былъ учрежденъ по случаю появившейся холеры. Между многими путешественниками, находившимися здѣсь вмѣстѣ съ нимъ, былъ какой-то господинъ изъ отставныхъ военныхъ. Онъ предложилъ юношѣ съиграть отъ скуки въ карты. Осторожность и недовърчивость при встрѣчѣ съ

¹) Я повинуюсь, потому что вы этого хотите, потому что вы думаете, что листокъ бумаги можетъ закрѣпить воспоминаніе. Воспоминаніе моей тетушки будетъ ли связано только съ этимъ листкомъ?.....

Память подобна волнамъ, осребреннымъ лучами луны; покуда она сіяетъ онъ сохраняютъ ея образъ, но густые пары затемняютъ небо, и измѣнчивое зеркало теряетъ отраженіе свѣтила ночей.

Возвратясь въ свое отечество, подъ прекраснымъ небомъ Франціи, вы забудете печальную Россію и ся дикихъ обитателей; розы радостей не цвътутъ среди сиъговъ съвера. Печальный и дикій, какъ моя родина и мон соотечественники, я буду забытъ, какъ они.

Но если, уже склонясь подъ бременемъ лѣтъ, готовясь покинуть путь жизви, вы бросите послъдий взглядъ на тѣхъ, кто проходилъ его вмъстъ съ вами, если вы подарите послъдиее воспоминание тъмъ, кого вы любили и кто васъ любилъ, ужели вы будете такъ несправедливы, что исключите меня изъ числа ихъ?

людьми никогда не были качествами Грановскаго. Охотно принявъ предложение, онъ остался въ проигрышъ, хотълъ отъиграться, и проигралъ всв свои деньги. У него оставалось еще собраніе старыхъ золотыхъ монеть, подаренное ему матерью; онъ захотёль еще разъ попытать счастья, но и они быстро перешли въ карманъ ловкаго партнера. У Грановскаго не осталось даже денегъ на продолжение поъздки до Петербурга. Провзжій купець, замвтившій смущеніе юноши, добродушно ссудиль его необходимой суммой вмьстъ съ совътомъ не играть въ карты съ незнакомыми людьми. Довфриность Грановскаго часто возбуждала столько же поползновеній пользоваться ею, сколько участія и желанія со стороны людей, иногда едва знавшихъ его, ограждать его отъ обмановъ. Прівхавши въ Петербургъ юноша поселился въ домъ родной ему по матери тетки. Онъ чувствовалъ себя одинокимъ среди многолюднаго города и былъ тревожно занять мыслію о выбор'в служебнаго поприща, которое, думаль онь, должно опредылить всю его будущность. Въ февралъ нежданно скончалась тетка, въ которой онъ находиль друга и совътника; участь его тогда должна была вполит завистть отъ его собственнаго ришенія. Пораженный кончиною единственнаго лица близкаго ему на чужбинт, онъ скорбълъ не за себя. Elle n'est pas à plaindre, писаль онь объ умершей, une femme comme elle ne pourrait être malheureuse là-haut, mais ses cinq orphelins! 1)

Весною 1831 года Грановскій, съ помощію какого-то друга его матери, опредълился на службу въ департаментъ министерства иностранныхъ дълъ. Дни его съ этого времени проходили въ опредъленномъ порядкъ утро онъ про-

<sup>1)</sup> О ней не должно сожальть—такая женщина, какъ она, не можетъ быть несчастлива въ высшемъ міръ, но ся пятеро спротъ!

водилъ на службъ, переписывая бумаги и дълая переводы. «Я скоро стану, увъдомляль онъ сестру, писать по франпузски лучше, чемъ по русски, ибо въ департаменте все пишу французскими буквами 1). Возвратясь изъ департамента домой. все время до вечера онъ посвящалъ чтенію и занятію нёмецкимъ языкомъ, въ которомъ впрочемъ долго еще не сдълалъ большихъ успъховъ. Вечера онъ проводилъ иногда во французскомъ театръ, иногда въ кондитерскихъ или же посъщалъ въ это время своихъ товарищей по службъ. Въ письмъ къ сестръ онъ просидъ не смъяться надъ его посъщеніями кондитерскихъ, «ибо въ здъшнихъ кондитерскихъ можно найти всё журналы русскіе и много иностранныхъ». «Изъ всъхъ здъшнихъ удовольствій публичныхъ, писалъ онъ ей, нравится мнь французскій театръ. Въ русскомъ былъ только одинъ разъ; съ удовольствіемъ посъщаль бы его чаще, но дорого-не по карману, а французскій соединяеть пріятное съ дешевизной» 2).

Казалось все шло благополучно въ жизни молодаго чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ въ теченіи четырехъ или пяти мѣсяцевъ его службы, но вотъ его родители получаютъ нежданную просьбу отъ сына, просьбу позволить ему оставить службу и вступить студентомъ въ университетъ. Впечатлѣнія столицы, чтеніе, новыя встрѣчи съ людьми, не остались безъ вліянія на даровитаго юношу. Онъ скоро и мучительно началъ чувствовать недостаточность своего образованія и своихъ познаній. Мать съ радостью соглашалась на просьбу сына; отецъ не одобрялъ его намѣренія, но и не сопротивлялся ему. Въ іюнѣ Грановскій уже подалъ просьбу объ отставкъ.

<sup>1)</sup> Инсьмо къ сестръ, весной 1831 года.

<sup>2)</sup> Инсьмо къ сестръ, весной 1831 года.

Сильное стремленіе къ образованію вело уже юношу къ будущему его назначенію, еще для него неизвъстному. Ръшеніе его трудиться было твердо, хотя онъ понималь всю трудность запоздавшаго ученія. Лѣтомъ 1831 года онъ пишетъ къ Герито, шутившей надъ измѣнчивостію его плановъ: «Mais croyez-moi, je ne change pas d'idées aussi souvent que peut-être on le croit. Maintenant je désire étudier. C'est encore de l'incenstance, direz-vous,—entrer au service, être bien, et vouloir le quitter au bout de quelques jours; c'est aller vite. Mais attachant beaucoup de prix à l'opinion de ma bonne tante, je la prie d'attendre quelque temps avant de me proclamer inconséquent, et si au bout de deux ans je reviens à Pogore-letz aussi sot et ignorant que jadis, alors—il est impossible de vaincre sa destinée, du moins on peut lutter avec elle, et je le ferai» 1).

Юношу постигла около этого времени тяжкая утрата: въ іюль скончалась его мать. Ударъ, нанесенный этою утратою, прошикъ глубоко въ сердцъ его: у него не было слезъ, онъ сохранилъ способность къ обычнымъ разговорамъ съ встръчавшимися людьми, былъ повидимому покоенъ, но онъ прекратилъ на долго свою постоянную переписку и съ сестрою и съ Герито, бросилъ свои занятія или же принимался за трудъ съ отвращеніемъ. Не зачъмъ и трудиться,

<sup>1)</sup> Но повърьте, я не такъ часто мъпяю свои намъренія, какъ, можетъ быть, это думаютъ. Теперь я хочу учиться: это опять непостоянство, скажете вы, — вступить въ службу, быть въ хорошемъ положеніи, и покипуть ее послъ нъсколькихъ дней, — не опрометчиво ли это. Но придавая большую цъпу миънію моей доброй тетушки, я прошу ее иъсколько подождать прежде чъмъ упрекать меня въ непостоянствъ. Если черезъ два года я возвращусь въ Ногорълецъ такимъ же глупцомъ и невъжей, какимъ былъ прежде, то...... Нельзя одольть судьбу свою, можно по крайнъй мъръ съ нею бороться, и я буду бороться.

минуло около трехъ мѣсяцевъ послѣ ел кончины, сынъ пишетъ Герито: «Je croyais cependant la rendre si heureuse dans
ses vieux jours!—Je m'en sentais la force. Du moins il me
reste cette consolation que son fils sera toujours digne d'elle» 1).
Тогда же онъ пишетъ сестрѣ: «прежде я всегда писалъ
домой съ удовольствіемъ, а теперь послѣ всякаго письма,
мною написапнаго или полученнаго отъ васъ миѣ становится гораздо грустиѣе». Онъ говоритъ объ отцѣ: «для него
должны мы жить въ ожиданіи соединенія съ нею» 2). Дпи
идутъ, и онъ признается своей пріятельницѣ: «de jour en
jour l'ideé qu'elle n'est plus devient plus accablante. Que deviendrai—je sans elle! Ма mère était ma Providence ici—bas» 3).

Со смерти матери положеніе Грановскаго въ Петербургѣ сдѣлалось очень трудпымъ. Отецъ забывалъ о немъ и не высылалъ ему денегъ. Грановскій жилъ въ одной квартирѣ съ Соловцевымъ, своимъ товарищемъ по пансіону; у нихъ былъ обѣдъ на общіе расходы. Скоро у Грановскаго не стало совсѣмъ денегъ. Скрывая это отъ товарища, онъ отказывался обѣдать съ нимъ подъ предлогомъ, что бывалъ приглашенъ на обѣды знакомыхъ, и часто голодалъ. Участь сестеръ, оставшихся въ деревнѣ безъ матери, съ безпечнымъ отцемъ, возбуждала въ немъ постоянныя заботы и опасенія. Ему было еще восемнадцать лѣтъ, но опъ чув-

<sup>1)</sup> Письмо къ Герито 23 сентября 1831: А я думалъ дать ей столько счастія въ старости... Я чувствоваль въ себъ силу для этого. Покрайней мъръ мнъ остается утъшеніе, что сынъ всегда будетъ достойнымъ ея.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Инсьмо къ сестръ В. 23 сент. 1831.

<sup>. 3)</sup> Мысль, что ее ивтъ болбе двлается невыносимве съ каждымъ днемъ, что станется со мною безъ нея! Моя мать была моимъ провидъніемъ на землъ.—Письмо къ Герито. 9 октяб. 1831 г.

ствоваль, что кромь его теперь некому было заботиться объ осиротълыхъ сестрахъ и меньшемъ братъ его. Горячо благодаря Герито за попеченія о матери въ ея последнія минуты, онъ умоляль ее не оставлять сестерь: «ma tante, писаль онъ ей, croyez-moi, la bénédiction des morts ne se perd point—croyez-moi: ce que vous avez fait pour elle dans ses derniers moments, ce que vous faites encore pour ses enfants ne sera point perdu... N'abandonnez pas mes pauvres soeurs. Je sais bien tout ce que cela doit vous couter, tous les désagréments etc. etc., mais ce sera un bienfait, dont sans doute vous ne serez point récompensée ici, mais une plus belle récompense en serait le prix» 1). Грановскій писаль отцу о своемь желаніи отказаться въ пользу сестеръ отъ имфнія въ Малороссіи, достававшагося сыновьямъ по смерти матери. Отвъчая Герито на ея похвалы великодушію его намфренія, онъ находиль въ нихъ преувеличеніе. «Parmi mes vices l'avarice ne se trouve point, писалъ онъ ей, j'espère pouvoir faire quelque chose de plus pour mes soeurs» 2). «Une fois tranquille sur leur sort, говорилъ онъ о сестрахъ и братъ, је ne penserai plus à rien, car pour moi je saurai me suffire» 3). Заботы брата о люби-

<sup>1)</sup> Върьте мив, благословение мертвыхъ ненапрасно; повърьте мив, все что вы сдълали для нея въ ея послъднія минуты, все что вы дълаете еще для ея дътей не будетъ забыто..... Не покидайте бъдныхъ сестеръ монхъ. Я хорошо знаю чего это должно вамъ стоить, всъ непріятности и пр. и пр., но это будетъ благодъяніе, за которое вы не будете вознаграждены здъсь, но за которое воздастся вамъ лучшей наградою.

<sup>2)</sup> Инсьмо къ Герпто 22 декабря 1831. Между моими пороками истъ скупости. Я надъюсь сдълать что инбудь болъе этого для моихъ сестеръ.

<sup>3)</sup> Успоконвшись на счетъ ихъ участи, я не буду заботиться ни о чемъ болес, ибо въ томъ что касается до меня я съумью справиться самъ.

мой сестръ простирались и на мелочныя потребности ея туалета. Онъ исполняль ея комиссіи въ Петербургъ, покупалъ для нея гребни, серьги, бисеръ, справлялся о жепскихъ модахъ и увъдомлялъ сестру какія носять таліи и какіе рукава въ платьяхъ, какая въ нихъ отдёлка 1). Нёжная любовь брата силилась своими заботами заменить осиротьлой сестръ мелочныя материнскія попеченія. Онъ часто писаль ей, спрашивая о всёхъ подробностяхъ жизни, о занятіяхъ и развлеченіяхъ, онъ оскорблялся и огорчался, если она съ своей стороны медлила отвъчать ему или когда отвъты ея почему нибудь не доходили до него. Его горячая любовь къ сестрамъ была нераздъльна съ памятью объ ихъ общемъ, лучшемъ другъ: «бываете ли вы на могилъ маменькиной, пишетъ онъ сестрамъ черезъ годъ по смерти матери. Когда нибудь и мий Творецъ позволить помолиться на гроб $\mathring{a}$  ея»  $^{2}$ ).

Съ осени 1831 года Грановскій началь готовиться къ экзамену на вступленіе въ университетъ. Онъ трудился настойчиво, думаль приготовиться самъ безъ посторонней помощи, но къ горю своему, почувствоваль, что ему необходимы учителя для латинскаго языка и математики. Кромъ расходовъ на одежду и квартиру нужно было платить за уроки, покупать книги, а на все это у юноши не хватало средствъ. «Волосы дыбомъ становятся, когда подумаеть сколько денегъ нужно мнѣ», писалъ онъ сестрѣ 3). Онъ въ это время жилъ вмѣстѣ съ Кристофовичемъ, и вмѣстѣ они терпъли большую нужду. Грановскому часто приходилось питаться только чаемъ, да картофелемъ, отъ чего замътно терпъло его здоровье, но онъ шутя надъ своимъ

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 8 дек. 1832.

Къ сестръ въ началъ августа 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Къ сестръ 4 янв. 1832.

положеніемъ, увъдомлялъ сестру, что подвизается въ истребленім чаю хуже Орловскаго купца. При совершенномъ безденежьи встрътиль онь Свътлый праздникъ 1832 года, не имъя даже надежды хорошо разговъться 1). Въ это тяжелое для юноши время деревенской другъ Грановскаго Герито предложила ему свою помощь, но онъ отклонилъ ее, горячо благодаря за предложение; ему легче было сносить всякія лишенія, чёмъ принять деньги отъ женщины, которая сама могла нуждаться въ нихъ. Между тъмь отець не присылаль денегь или присылаль ихъ въ такой суммъ, что Грановскій не могь ею уплатить даже долги, которые должень быль сдёлать. Такую присылку онъ неръдко сопровождаль упреками сыну въ расточительности. «Je voudrais qu'il vînt à Pétersbourg pour voir l'enfant prodigue», писаль огорченный сынь сестрь, но туть же прибавляль, что впрочемь будеть покорнымь сыномь во всемь, что отъ него зависитъ 2). Онъ, какъ легко замътить по письмамъ его, пугался всякаго невольнаго раздраженія противъ отца, следы котораго подмечаль въ своемъ сердце, и стараясь обмануть самъ себя, направляль его на другія лица. Не получая долго писемъ отъ сестры, онъ пишетъ ей, что по смерти матери только одинъ отецъ помнитъ его и принимаетъ въ немъ участіе, тутъ же прибавляя однакоже: «заброшенный сюда, безъ знакомыхъ, почти безъ связей, я долженъ, неимъя ръшительно никакихъ средствъ, прокладывать себъ дорогу, и въ добавокъ питаться утёшительною мыслію, что дома обо мит забыли, какъ будто о гостъ, который погостилъ и убхалъ навсегда» 3). Заботы, опасенія, скудная пища и разныя лишенія подъйствовали разрушительно на

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 30 марта 1832,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Къ сестръ 17 апръля 1832 г.

Къ сестръ. Лѣто 1832 г.

здоровье Грановскаго. Весною 1832 года въ немъ оказа. лись признаки сильнаго груднаго разстройства. <sup>1</sup>). Ничто однако же не отклонило его отъ избраниаго пути: съ помощію какого-то профессора онъ выхлопоталь себф позволеніе съ января этого года посёщать лекціи въ университеть, пользовался, сколько могь, уроками учителей, а всего болье учился самъ. Часто онъ просиживалъ надъ книгами ночи до пяти часовъ утра. Онъ уже тогда любилъ трудиться ночью, и послё оставался вёренъ этой привычкъ. Его глаза начали сильно страдать; оказалась необходимость въ очькахъ, но онъ долго не могъ собрать денегъ на ихъ покупку. Не смотря на всъ неблагопріятныя обстоятельства онъ приготовился къ экзамену. «Peut-être, à dire sans vanité, писалъ онъ Герито уже въ іюнь, mes connaissances sont-elles plus que suffisantes pour que je puisse être admis » 2). Въ августъ Грановскій девятнадцати льть отъ роду вступиль студентомь въ юридической факультеть Петербургскаго университета. Этотъ, а не иной факультетъ былъ избранъ имъ, въроятно потему, что онъ неимълъ достаточныхъ познаній въ древнихъ языкахъ, какія требовались для вступленія въ словесный факультеть, а къ занятіямъ математикой не чувствоваль охоты. По крайнъй мъръ нельзя не замътить, что лекціи профессоровъ юристовъ неоказывали вліянія на направленіе его занятій въ университеть. Студенть Грановскій продолжаль трудиться надъ сво-

<sup>1)</sup> Je vous dirais que je suis devenu infirme comme un octogénaire, que j'avale maintenant de grands verres de pectorale, et que pour peu que cela continue j'ai l'espoir d'être étique.—Къ Герито, 6 марта 1832 года.

<sup>2)</sup> Мон познанія, скажу безъ тщеславія, можетъ быть болье, чъмъ удовлетворительны для того, чтобы я могъ быть принятъ (въ университетъ). — Къ Герито, іюнь 1832 г.

имъ образованіемъ, но книги и чтеніе по прежнему оставались у него главными для того средствами. У него уже были нъкоторыя знакомства въ Петербургъ; онъ посъщалъ иногда семейства прежнихъ провинціальныхъ знакомыхъ своихъ, переселившихся въ столицу 1), и принималъ участіе въ танцахъ на вечерахъ у нихъ, но онъ не хотълъ и не могъ тратить много времени на забавы и разстянія. Онъ любилъ оставаться болье всего въ семьъ Кристофовича, съ которымъ жилъ вмъсть и гдь находилъ много дружескаго участія среди невеселыхъ обстоятельствъ своихъ. Матеріальное положение его, по прежнему, было очень тяжелымъ и затруднительнымъ. Денегъ присылаемыхъ отцомъ далеко недоставало даже на необходимыя нужды студента, и поневодъ приходилось дълать долги. «Je travaille de manière à n'avoir point de reproches à me faire dans la suite, et mes progrès ont répondu jusqu'à présent à mes efforts, mais le papa me laisse dans une position bien génante», читаемъ въ письмъ его къ Герито 2). «J'ai fait des dettes pour vivre et non pour m'amuser», признается онъ ей же 3). Инода онъ надъялся существовать безъ помощи отъ отца. Въ декабръ 1832 года онъ уже разсчитываль получать по двё тысячи рублей (ассиги.) въ годъ отъ какого-то редактора за работу въ его журналъ, но предпріятіе и вмъстъ сго надежды не сбылись 4). Грановскій уже не видъль средствъ оста-

<sup>1)</sup> Въ перепискъ Грановскаго съ сестрою и Герито опъ говоритъ о Можайскихъ, Храновицкимъ, Зиминыхъ и др.

<sup>2)</sup> Я работаю такъ, чтобы не за что было упрекнуть себя въ послъдствін. Успъхи мон нокуда соотвътствовали монмъ усиліямъ; но напенька оставляетъ меня въ очень затруднительномъ положенін.— Къ Герито 17 января 1833 г.

з) Я дълалъ долги не для того, чтобы забавляться, а для того, чтобы существовать.—Къ Герито, 12 июня 1838 г.

<sup>4)</sup> Инсьмо къ Герито 10 декабря 1832 г.

ваться студентомъ. На юношу находили минуты отчаянія. Онъ возвращался тогда къ своимъ дътскимъ воинственнымъ мечтамъ. Въ декабръ ходили слухи о войнъ, и онъ писалъ сестръ: «si du moins cette guerre venait plus vite, j'irais me faire tuer du moins, car cela devient au dessus de mes forces» 1). Являлась у юноши и мысль о самоубійствъ. Замъчательно, что эта мысль, являвшаяся въ Грановскомъ въ тяжелые часы его послідующей жизни, мелькала въ немъ, уже въ эпоху первой молодости. Она не была въ юношъ слъдствіемъ бользненнаго состоянія, признакомъ слабости и недостатка силь для борьбы. Напротивъ, она была у него следствіемъ сильныхъ стремленій къ задачамъ и целямъ жизни, безъ достиженія которыхъ существованіе теряло для него смыслъ и цёну. Среди безвыходнаго положенія, въ которомъ находился, онъ пишеть своей пріятельницъ: «il faut avoir mon caractère pour pouvoir lutter, comme je le fais, contre les mille et mille desagréments, privations etc.-et je vous dirai franchement que si cela dure longtemps je me brûlerai la cervelle. Je sais que cette phrase vous paraîtra impie et Dieu sait quoi, mais c'est de sang-froid que je vous écris, sans la moindre exaltation; j'ai bien médité ce qui me reste à faire et à moins de quelque circonstance imprévue je dois en finir par là. Je n'ai que vingt ans, mais j'en ai assez vu. Si j'avais le moindre espeir d'être utile à ma famille-mais non, car mon père lui-même m'en ôte les moyens. Je ne pourrai pas même finir mes études avec ce qu'il m'envoie. Et que serai-je alors, pensez-y, à vingt ans sans place, sans attestat, avec quelques connaissances qui me seront plutôt nuisibles qu'utiles, car elles ne feront qu'aiguillonner mon

<sup>1)</sup> Хоть бы скорьй эта война. Я бы по крайнъй мъръ пошелъ искать смерти, а то нътъ силъ териъть болъс.—Къ сестръ 8 декабря 1532 г.

ambition sans la satisfaire. Et d'ailleurs mes connaissances ne sont que superficielles àprèsent. Mieux vaut rejoindre ma mère—elle priera pour moi, si j'ai commis un crime par là» 1). Юношу смущало опасеніе, что и въ будущемъ, кромъ труда изъ за хлъба, не предстоить ему никакой лучшей цъли: «je travaille autant que je puis, писалъ онъ Гериго, pour devenir un jour écrivain à deux mille francs par an; noble but n'est-ce pas?.... Je vois tant de sots coquins parvenus au premier rang que souvent l'envie me prend ou de devenir scélérat, ou de me brûler la cervelle—je ne réponds de moi que pour le premier-je crois qu'il me serait impossible d'être scélérat, mais pour le second-autre chose. J'attendrai quelques années, mais si le sort n'a rien à me donner pendant ces quelques années je lui ferai la révérence-le suicide n'a rien de contraire à mes croyances religieuses; je crois d'ailleurs qu'il vaut mieux avoir pour juge Dieu que les

<sup>1)</sup> Надо имъть мой характеръ, чтобы быть въ состояни бороться, какъ я дълаю, съ тысячею и тысячею пепріятностей, лишеній и пр., и скажу вамъ откровенно, что если это продлится еще долго-я застрълюсь. Я знаю, что эта фраза покажется вамъ безбожною и Богъ знаетъ чъмъ, но я шишу вамъ въ спокойномъ состояніи, безъ мальйшей экзальтаціи. Я много обдумываль, что мит остается делать, и если только не встрътятся какія пибудь пепредвиджиныя обстоятельства, я должень кончить этимъ. Мит только двадцать летъ, но я довольно насмотрелся. Если бы я имълъ мальйшую надежду быть полезнымъ своей семьв, по нътъ, отецъ мой самъ лишаетъ меня средствъ къ тому. Я даже не въ состоянін кончить университетскій курсъ при тахъ средствахъ, которыя онъ мнъ даетъ, и въ такомъ случат что станется со мною? Подумайте, въ двадцать льть, безь места, безь атестата, кое съ какими познаніями, которыя будуть для меня скорбе вредными, чомь полезными, только возбуждая мои стремленія, по не удовлетворяя ихъ. Впрочемъ мои познанія теперь такъ еще поверхностны. Лучше дляменя послъдовать за матерьюона будетъ молиться за меня, если я совершу этимъ преступленіе. Къ Герито 2 голя 1833 г.

hommes. La seule chose qui m'attache à la vie c'est l'espérance d'être le soutien ou du moins de faire quelque chose pour ma famille—ie saurai l'être. Vous trouverez cette page bien sombre, ou bien ridicule-riez en, si cela vous plait; mais je puis vous assurer que je ne l'ai pas copiée d'un roman,-elle est de moi» 1). Положение сестеръ и брата, остававшихся съ отцемъ, постояпно озабочивало студента. Грановскій напрасно напоминалъ отцу о необходимости для брата начать ученіе. Онъ желаль бы взять его къ себъ въ Петербургъ, чтобы руководить его воспитаніемъ, но что онъ могъ сдълать для него, бъдствуя самъ среди дорогой жизни въ столицъ. Герито, остававшаяся при его сестрахъ по смерти матери, льтомъ 1833 года выходила замужъ, и онъ со страхомъ думалъ объ одиночествъ сестеръ. Желаніе Грановскаго помъстить старшую сестру въ семью тётки, жившей въ Малороссіи почему-то не могло исполниться. «Маіз si elle reste avec papa quel sort l'attend» 2), писаль сму-

<sup>1)</sup> Я работаю сколько есть силь, чтобы современемъ сделаться инсаремъ за двъ тысячи франковъ въ годъ. Благородная цъль, не правда лн? Я вижу столько глупыхъ плутовъ достигшихъ высокаго положенія, что часто у меня является желаніе или сдёлаться негодяемъ или застрълиться. Я могу отвъчать за себя только относительно нерваго: я думаю, что я не въ состояніи сделаться негодяемь; что же касается до втораго - это другое дело. Подожду несколько леть, и если судьба инчего не пошлетъ мит въ эти годы, я раскланяюсь съ ней.... Въ самоубійствъ нътъ ничего противоръчащаго моимъ религіознымъ върованіямъ; я думаю, что лучше имъть судьею Бога, чъмъ людей. Одно что привязываетъ меня къ жизни-это падежда служить опорою или по крайней мере сделать что нибудь для моего семейства; я съумею достигнуть этого. Вы найдете эту страницу очень мрачною или очень смѣшною-смѣйтесь, если хотите; но могу васъ увѣрить, что я не выписалъ ее изъромана, она принадлежитъ мив.-Письмо къ Герито 10 марта 1833 г.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Но если она останется съ папенькою—какая участь ожидаетъ ее? Къ Герито 2 июля 1833 г.

щенный братъ къ Герито. Около этого времени у отца Грановскаго нашелся пріятель, задумавшій его женить на женщинъ своего выбора. Изъ опасенія встрътить въ отношеніяхъ отца съ дътьми препятствіе своему намъренію, пріятель старался раздражать его противъ дѣтей. Извѣстіе объ этой интригъ увеличило опасенія брата за судьбу сестеръ и возбудило въ немъ горячее негодованіе. Онъ совътоваль старшей сестръ стараться сблизиться съ отцемъ, побъдить недовърчивость, развившуюся въ немъ вслъдствіе чувства собственной слабости, спасти его самаго отъ поздняго раскаянія. Объясняться съ отцемъ прямо отъ себя онъ не могъ, зная его упрямство и наклоность къ противоръчію совътамъ. «Je viendrai à Orel exprès, à pied s'il le faut, si cet infame réussit, писаль Грановскій сестръ, et je lui ferai payer cher le succès de ses viles intrigues» 1). Сынъ думаль, что можеть быть бракь отца не быль бы зломь для последняго, но желаль, чтобы выборь жены сделань быль самимь отцемь. Интрига осталась, къ счастію, безь послъдствій, но иныя опасенія за судьбу родной семьи продолжали тревожить студента.

Имъніс Николая Тимовеевича Погорълець было заложено въ опекунскомъ совъть, а онъ не взносилъ въ срокъ платежей по этому долгу. Другое имъніе въ Малороссіи, принадлежавшее прежде матери Т. Н. Грановскаго, находилось подъ опекою одного изъ родственниковъ Грановскихъ и приходило въ разореніе отъ небрежнаго и нечестнаго управленія. Семьъ Грановскаго грозило неминуемое разореніе. Поправить положеніе дълъ было бы легко, еслибъ было возможно преодольть льнь и безпечность Николая Ти-

<sup>1)</sup> Я нарочно явлюсь въ Орелъ, пъшкомъ если будетъ пужно, если этотъ негодяй достигнетъ своей цъли, и заставлю его дорого расплатиться за успъхъ его гнусныхъ интригъ.—Къ сестръ 12 іюля 1833 г.

монеевича. Опасаясь за будущность сестерь, Грановскій ръшился писать къ отцу о небходимости заняться дълами. Отвъта не было. Однажды, читая газеты, сынъ увидалъ объявленіе опекунскаго совъта о продажь Погоръльца за неплатежъ долга. Тогда студентъ въ глубокую осень поспъшиль въ Орель самъ для переговоровъ съ отцемъ. Его прівздъ и соввты отвратили грозившее семью разореніе: продажа Погоръльца была отсрочена, а завъдывание мало россійскимъ имъніемъ отецъ поручилъ сыну, который мечталь, по окончаніи университетскаго курса, лично заняться его устройствомъ. «Ceci est indispensable, писалъ онъ къ Герито, возвратясь въ Петербургъ, il faut que mes soeurs aient un morceau de pain à elles» 1). Платонъ, меньшой брать Грановскаго, по просьбамъ последняго, былъ помещенъ отцемъ у учителя Орловской гимназін, но меньшая сестра, Саша, осталась дома, и студенть съ грустію видёль, что не могъ ничего сдълать для ея воспитанія.

Посётивъ Орелъ, Грановскій познакомился здёсь съ семействомъ В—го, который, какъ опытный и дёловой человёкъ, помогалъ его отцу въ хлопотахъ по разнымъ дёламъ его. У Ва—го было двё дочери, изъ которыхъ старшая, Е. П., была пріятельницею сестры Грановскаго. Разсказы сестры о своей пріятельницё возбуждали въ братѣ живое любопытство и желаніе знакомства съ нею. Встрѣча съ этою дѣвушкою оставила неизгладимые слѣды въ жизни Грановскаго. Отношенія послѣдняго къ меньшой сестрѣ ея, отличавшейся живымъ и веселымъ нравомъ, скоро приняли дружескій характеръ, но впечатлѣніе, произведенное на Грановскаго старшею сестрою было гораздо сильнѣе.

<sup>1)</sup> Это необходимо. Надо, чтобы сестрамъ монмъ былъ обезнеченъ свой кусокъ хлъба.—Письмо къ Герито 20 декабря 1833 г.

Это была дѣвушка очень пріятной наружности, сосредоточеннаго, сдержаннаго нрава и одаренная замѣтнымъ умомъ. Въ короткій срокъ личнаго знакомства съ нею впечатли тельный двадцатилѣтній Грановскій уже испыталъ ея привлекательную силу надъ собою. Приближался срокъ его отъѣзда, и онъ уже чувствовалъ, что разлука съ нею не легка для него. Незадолго до своего отъѣзда, онъ рѣшился спросить Е. П., что бы она сказала человѣку, которыйъбы признался, что глубоко ее любитъ. Я бы благодарила его, былъ отвѣтъ. Возвратясь въ Петербургъ, Граневскій въ письмѣ къ сестрѣ требовалъ извѣстій о ея пріятельницѣ. Въ строкахъ его высказывалось живое и вмѣстѣ недовѣрчивое, ревнивое чувство, закравшееся въ молодое сердце 1).

Въ Петербургъ жизнь студента проходила снова среди трудовъ и лишеній. Разсѣяніемъ и отдыхомъ служилъ ему только французскій театръ, который онъ могъ часто посѣщать, не тратя денегъ, въ ложѣ своихъ знакомыхъ. «Je travaille comme un malheureux galérien», писалъ онъ сестрѣ въ февралѣ 1834 года ²). Въ октябрѣ Грановскій узналъ, что любимая сестра его помолвлена. Жениха своего она не любила, но согласилась на бракъ, уступивъ просьбамъ и убѣжденіямъ отца. Въ глубокую осень студентъ еще разъ поскакалъ въ телѣгѣ въ Погорѣлецъ. Онъ засталъ здѣсь сестру очень опечаленною предстоявшею ей участью. Убѣдившись, что она не любила своего жениха, братъ откровенно высказалъ это въ письмѣ къ послѣднему, и его прямое объясненіе положило конецъ исканіямъ жениха и стра-

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 4 февраля 1834 года. «Mes lettres, писалъ онъ между прочимъ, me peignent tel que je suis: emporté, jaloux et d'un caractère inégal».—Изъ переписки Грановскаго съ сестрой въ этомъ году сохранилось только два письма.

<sup>2)</sup> Я работаю какъ несчастный каторжникъ.

даніямъ сестры; за то отецъ остался очень недоволенъ такою развязкою дёла.

Грановскій изъ Погорільца іздиль въ Орель и посіщаль семью В-го. Чувство его къ дочери послъдняго оживилось съ новою силою. Въ числъ молодыхъ людей, часто постицавшихъ домъ В-го, Грановскій встричаль ІІ-а, въ которомъ началъ подозръвать своего соперника. Страстный юноша не могъ долго выносить тревогъ сомнинія. Въ прямомъ объяснении съ Е. П., онъ просилъ ее ръшить, кто изъ двухъ, онъ или П., не долженъ болъе являться въ домъ отца ея. Ръшеніе было не въ пользу ІІ. и было сообщено ему самимъ Грановскимъ. Отношенія двухъ соперниковъ чуть было не привели къ дуэли, не состоявшейся только вслёдствіе вмішательства и вліянія третьихъ лиць. Это происшествіе сблизило Грановскаго съ любимою д'ввушкою. Оно подало поводъ къ признанію съ объихъ сторонъ установившейся сердечной связи. Молодые дюди разстались съ взаимпымъ объщаніемъ писать другъ другу.

Избавивъ одну сестру отъ нелюбимаго жениха и убъдивъ отца помъстить другую въ одинъ изъ московскихъ пансіоновъ, Грановскій возвратился въ Петербургъ. Наступилъ уже послъдній годъ для его университетскаго курса.

Мы уже упомянули, что профессора юристы не оказывали замътнаго вліянія на направленіе его занятій. Грановскій сохраняль всегда живую память о людяхь, положительно содъйствовавшихь въ какой бы то ни было мърѣ его умственному или нравственному развитію, но между его воспоминаніями въ этомъ отношеніи пикогда не упоминалось имъ въ послъдствіи ни одно изъ именъ юристовъ, запимавшихъ кафедры Петербургскаго университета въ годы его студенчества. О личномъ составъ петербургскаго уни-

верситета, о преподаваніи, способѣ его и распредѣленіи, а также о требованіяхъ отъ студентовъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ находимъ нѣкоторыя извѣстія въ статьѣ одного изъ товарищей Грановскаго по университету, г. Григорьева <sup>1</sup>). Пользуемся его указаніями для характеристики среды и оффиціальныхъ отношеній, которые окружали студента Грановскаго.

Многихъ тогдашнихъ профессоровъ, отчасти даже знаменитостей, замъчаетъ г. Григорьевъ, не сдълали бы теперь учителями въ порядочныхъ гимназіяхъ. На три, четыре человъка даровитыхъ и знающихъ, приходилось двадцать. тридцать преподавателей, не имъющихъ ни знанія, ни призванія къ профессурь. Изъ преподавателей кто читаль по собственнымъ запискамъ, кто по печатнымъ учебникамъ. Отъ студентовъ требовалось заучиванье тъхъ и другихъ наизусть. Большинство преподавателей всю заслугу студентовъ поставляло въ томъ, чтобы они при экзаменахъ воспроизводили записки или учебникъ слово въ слово. Слупаніе и записываніе лекцій, читавшихся тогда не только утромъ, но и послъ объда, поглощали все время студентовъ Трудъ ихъ обыкновенно начинался въ концъ годичнаго курса и состояль въ приготовленіи къ экзамену заучиваніемъ лекцій. Такой порядокъ преподаванія и занятій, частію сохранившійся и въ наше время, мало приносиль пользы студентамъ, не вызывая ихъ къ дъятельному и серьезному труду. Преподаватели, оказывавшіе какое-нибудь замѣтное вліяніе на слушателей, пробуждавшіе въ нихъ интересы къ наукъ, представляли ръдкое исключение. Есть основание предполагать, что такимъ исключеніемъ, по крайнёй мёрё до

<sup>1)</sup> Т. Н. Грановскій до его профессорства въ Москвъ. Русская Бесъда 1856 к. III.

нъкоторой степени, быль профессорь философіи А. А. Фишеръ. Когда въ последній годъ студенчества Грановскаго, распоряженіемъ университетского совъта, были отмънены чтенія исторіи философіи, объщанныя Фишеромъ своимъ слушателямъ, то послъдніе подали въ совъть прошеніе, въ которомъ упоминали о пользъ, принесенной имъ лекціями Фишера и просили разръшить объщанныя чтенія. Однимъ изъ главныхъ двигателей товарищей въ этомъ дель былъ Грановскій, хотя посль, изучая Гегеля въ Берлинь, онъ писаль: «я незналь, что такое философія, пока не прівхаль Фишеръ читалъ намъ какую-то другую сюда. науку, пользы которой я теперь ръшительно не поминаю» 1). Между университетскими наставниками Грановского мы должны упомянуть о П. А. Плетневъ. Преподавая русскую словесность, онъ занималь своихъ слушателей литтературными упражненіями. Г. Григорьевъ въ стать своей о Грановскомъ напечаталъ нъсколько стихотвореній изъ тетради, представленной последнимъ Плетневу въ 1834 году. Грановскій переводиль также стихами съ англійскаго языка произведенія поэтовъ Озерной школы: Кольриджа, Соути и др. Произведенія французских в поэтовъ не удовлетворяли его эстетического вкуса, хотя онъ съ удовольствіемъчиталъ ямбы Барбье. Нёмецкихъ поэтовъ онъ могъ читать только въ переводахъ, зная нъмецкій языкъ еще весьма неудовлетворительно. Къ выбору для переводовъ поэтовъ Озерной школы могли привлечь Грановскаго истинная поэзія и гуманное содержаніе, неръдкія въ ихъ произведеніяхъ, отчасти фантастическихъ и носящихъ следы вліянія идей Шеллинга. Въ переводахъ поэтическихъ произведеній выраба-

<sup>1)</sup> Нисьмо къ Григорьеву, 21 нояб 1837. Берлинъ. См. статью Григорьева въ Рус. Бесъдъ.

тывался литтературный языкъ Грановскаго, въ последствии отличавнійся такимъ изяществомъ. Впрочемъ, онъ не только не мечталъ о своемъ поэтическомъ призваніи, какъ многіе изъ его товарищей, не только не поддавался соблазну печатать свои опыты, но даже очень неохотно сообщаль ихъ своими товарищамъ. Стихи его, если не доказывали его поэтическаго призванія, то свидетельствовали о его воспрімчивости для поэтическихъ впечатленій и о его литтературныхъ способностяхъ. Последнія уже обратили на себя вниманіе Плетнева, который зимою 1835 года представиль Грановскаго Пушкину съ дестнымъ отзывомъ о способностяхъ студента. Среди впечатлѣній, развивавшихъ художественное чувство Грановскаго, безъ сомнинія, первое мисто принадлежало поэзіи Пушкина. Онъ любиль перечитывать его произведенія во всю свою жизнь. Поэзія Пушкина сопутствовала ему на чужбинъ. Проводя послъ годы въ Германіи онъ нерёдко отдыхаль отъ своихъ трудовъ надъ его родными стихами. Современные русскіе журналы занимали постоянное мъсто въ чтеніи студента Грановскаго, какъ переписки. Между журналами въ эпоху видно изъ его юности Грановскаго первое мъсто до 1835 года принадлежало Московскому Телеграфу. Журналъ Полеваго, какъ извъстно, усердно знакомилъ русскую публику съ произведеніями и движеніемъ европейскихъ современныхъ литтературъ. Его указанія могли быть не безполезны молодому Грановскому. Мы тымъ болые имыемъ право предполагать это, что самъ Грановскій всегда съ сочувствіемъ и уваженіемъ вспоминаль лучшую пору д'ятельности издателя Телеграфа. Впрочемъ Грановскій уже студентомъ не ограничивалъ своего чтенія журналами, романами и современной беллетристикой. Его чтеніе не проходило уже также безслёдно для дёятельности его собственной мысли, для попытокъ къ собственному труду. Вотъ доказательство нашихъ словъ: въ 1844 году, въ то время, когда съ кафедры московскаго университета Грановской читалъ публичный историческій курсъ, преподаватель французской литтературы въ петербургскомъ университетъ Ch. St. Julien открылъ публичныя чтенія объ исторіи романа и приступивъ къ изложенію литтературы XVI въка, онъ какъ бы уступилъ ръчь своему прежнему слушателю, читая передъ публикою отрывокъ изъ сочиненія о Рабле, представленнаго преподавателю студентомъ Грановскимъ въ 1835 году. Чтеніе отрывка вызвало громкія рукоплесканія со стороны публики 1). Уже въ студенческіе годы Грановскаго стремленіе къ изученію исторіи начало принимать несомнънный перевъсъ надъ его другими научными и литтературными интерессами.

Мы не имъемъ никакихъ данныхъ для заключенія что такое направленіе въ немъ было слъдствіемъ чьего бы то ни было личнаго вліянія. Между его наставниками неизвъстенъ никто, кому бы можно было приписать такое вліяніе. «Въ наше время, свидътельствуетъ г. Григорьевъ, почти всъ отдълы Всеобщей исторіи читались такъ несоотвътственно самымъ скромнымъ требованіямъ, что трудно было развернуться особому къ ней расположенію даже въ самыхъ способныхъ къ тому натурахъ». Можетъ быть прежде всего и болъе всего другаго къ изученію исторіи вызвало Грановскаго чтеніе Валтеръ-Скотта. Мы знаемъ, что еще въ дътствъ онъ съ увлеченіемъ читалъ его романы въ русскихъ переводахъ. Онъ былъ уже студентомъ, когда одинъ его родственникъ, уъзжая изъ Петербурга, оставилъ ему свою библіотеку въ 250 томовъ. «Въ числъ книгъ этихъ находит-

<sup>1)</sup> См. рецензію чтеній Ch. St. Julien въ Revue etrangère 1844 г. № 1.

ся и весь Вальтеръ-Скоттъ, позавидуй!» писалъ въ радости Грановскій сестрѣ своей (10 Мая 1833 г.). Московскій Телеграфъ могъ быть не безполезенъ молодому студенту своими указаніями на иностранную историческую литтературу. Какъ бы то ни было, но Грановскій, еще учась въ университетъ, перечелъ сочиненія Гизо, Баранта, Сисмонди, читалъ Капфига, Тьера, Вильменя. Въ Огюстенъ Тьери онъ имълъ уже между историками своего любимца, читалъ его съ восторгомъ, и вскоръ по окончаніи курса началь переводить для русскихъ читателей его «Покореніе Англіи Норманнами». Студентъ прочелъ также Гиббона, Робертсона и Юма. Статьи, напечатанныя Грановскимъ въ Библіотекъ для чтенія и въ Энциклопедическомъ словарѣ Плюшара, въ первый же годъ по выходъ его изъ университета, показывали, что чтеніе его не было безплодно и дало ему уже нъкоторый запасъ историческихъ свъдъній и сужденій. Способности студента сдёлались извёстными между его университетскими наставниками. «Mes proffesseurs, пишетъ Грановскій сестр'я не задолго до окончанія имъ курса, sont tous remplis d'attentions pour moi, mes camarades m'aiment<sup>1</sup>).

Товарищи любили Грановскаго. Замѣчательно однакоже, что при способности его прочно хранить дружескія свои привязанности, связь его съ университетскими товарищами была довольно легкою и не отличалась ничѣмъ отъ обыкновенной, внѣшней связи людей, случайно и надолго сведенныхъ судьбою вмѣстѣ. Между именами его товарищей, упоминаемыхъ г. Григорьевымъ, мы не встрѣчаемъ ни одного имени, которое занимало бы видное мѣсто среди послѣдующихъ отношеній Грановскаго <sup>2</sup>). Это мож-

<sup>1)</sup> Мон профессора вст исполнены винманія ко мик, мон товарищи любять меня.

<sup>2)</sup> Г. Григорьевъ упоминаетъ имена гг. Бутовскаго, Злобина, Ер-

но объяснить, кажется не ошибаясь, самимъ характеромъ кружка университетскихъ товарищей Грановскаго, съ которымъ знакомитъ насъ статья г. Григорьева. «Мы вообще были мало развиты умственно, говоритъ г. Григорьевъ, и ни начитанностію, ни особымъ участіємъ къ предметамъ университетскаго преподаванія не отличались» 1). Изъ этой характеристики, недьзя не заключить, что студенческому кружку чужды были научные, художественные, а также и иные серьезные интересы. Не имъя причины невърить въ этомъ словамъ г. Григорьева, мы должны думать, что Грановскій составляль исключеніе среди своихъ товарищей. О начитанности его, о его интерессахъ научныхъ и литтературныхъ мы уже говорили, основываясь большею частію на свидътельствъ самого г. Григорьева. Понятно, что Грановскій, разлучась со временемъ внёшнимъ образомъ съ своими товарищами, не сохраниль съ ними иной связи. Что, общаго тогда могло остаться между ними? Отношение Граповскаго къ г. Григорьеву сохранилось долже, чёмъ къ другимъ товарищамъ, но и оно не устояло прочно. Въ пе-

шова, Савельева, Кутузова-Голенищева. Кромѣ того изъ переписки Грановскаго видно, что онъ высоко цѣнилъ благородный характеръ одного изъ своихъ товарищей, Тимковскаго.

<sup>1) «</sup>Къ этому надо прибавить, продолжаетъ г. Григорьевъ, что мы или вовсе не читали газетъ или заглядывали въ нихъ случайнио». Г. Григорьевъ свидътельствуетъ также, что «большинство кружка съ философскою дъятельностію Германіи нисколько не было знакомо: про Гегеля едвали и слухъ до насъ доходилъ; немногимъ болте знали мы, кажется, и про Шеллинга, и про весь соимъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта». Замъчая, что сценическое искусство въ десятыхъ годахъ нынъшняго въка было дъломъ крайне серьезнымъ для образованиъйшей молодежи того времени, г. Григорьевъ прибавляеть: «въ тридцатыхъ годахъ подобнаго направленія во все не водилось за умною молодежью». Страницы 35, 36 и 38 статьи г. Григорьева о Грановскомъ въ Рус. Бестдъ 1856 г. Т. III.

репискъ Грановскаго съ Григорьевымъ замътны со стороны перваго участіе и доброжелательство къ пріятелю своей юности; но г. Григорьевъ, по смерти Грановскаго, высказаль печатно такое пониманіе своего товарища, вслъдствіе котораго нельзя сомнъваться, что юношеская пріязны ихъ не имъла никакаго залога прочности. Могли ли въ самомъ дълъ существовать серьезныя дружескія отношенія между строгимъ, основательнымъ и глубокимъ ученымъ, какого мы узнаемъ въ г. Григорьевъ изъ его собственныхъ словъ, и Грановскимъ, въ которомъ первый признавалъ только даровитаго и изящнаго эпикурейца?

Грановскій, оканчивая курсъ, продолжалъ настойчиво трудиться, хотя, какъ видно изъ его переписки съ сестрою, безденежье и разныя нужды по прежнему сопровождали его молодые дни. Расходы на воспитаніе брата увеличивали затруднительность его положенія. Отецъ присыдаль иногда сыну денегъ, но они уходили на уплату долговъ. Притомъ, если являлись въ рукахъ Грановскаго деньги, онъ неспособенъ былъ отказывать въ нихъ товарищамъни нуждаясь самъ, ссужалъ ими другихъ 1). Унывая только минутами, онъ вообще бодро перепосилъ лишенія и непріятности безденежья; но молодая душа его испытала также другія тревоги, отъ которыхъ не могла спасти его безпечность молодости и предъ которыми опъ нерѣдко чувствовалъ свое безсиліе. Эти тревоги возникали изъ его отношеній къ любимой дѣвушкъ.

<sup>1)</sup> Au moment òu je vous écris je n'ai que 20 roubles (ассигнаціями) dans ma bourse, c'est là toute ma fortune. В. se trouve dans le besoin et je lui ai prêté 150 г., qu'il ne pourra me rendre que dans deux ou trois mois; un autre de mes camarades est venu aussi me prendre une centaine de roubles, de sorte que je suis obligé d'emprunter pour vivre moi-même.—Письмо къ сестръ 20 апръля 1835 года.

В-й, отецъ Е. П-ны, быль человъкъ практическій. Онъ жиль въ Орлъ, въ сосъдствъ съ Погоръльцемъ и завъдывалъ многими дълами отца Т. Н. Грановскаго. Въ молодомъ его сынъ признавалъ онъ приличнаго и достойнаго жениха своей дочери. Николай Тимовеевичъ, съ своей стороны, нуждаясь въ опытномъ дёловомъ человёкі, расчитываль, что надежды В-го на будущее родство съ нимъ, усилять дъятельность и участіе последняго въ устройствъ запутанныхъ его дълъ. Итакъ родители молодыхъ людей имъли свои причины благосклонно смотръть на отношенія ихъ дітей; но уже въ самомъ началь эти отношенія были отравлены тревогами и недоразумёніями, которыя, разсвеваясь на время, возставали все снова и снова между двумя сторонами. Уже первое откровенное объясненіе Грановскаго съ Е. ІІ. было вызвано недовъріемъ, подозрвніемъ. Еще невполнв сложившійся характеръ Грановскаго въ эту пору далеко не отличался свойственной ему поздиве ровностію. Впечатлительный, страстный, вспыльчивый, Грановскій быль слишкомь чувствителень ко всякой подозръваемой имъ перемънъ въ сердечномъ настроеніи дъвушки, ко всякому признаку невниманія къ себъ со стороны любимой особы. Сестра последней, дружная съ Грановскимъ, изъ участія къ своему другу, совътовала ему, кахъ средство упрочить любовь къ себъ въ сердцъ Е. П-ы, возбуждать въ ней ревность. Случалось, что раздраженный Грановскій поддавался совътамъ своей пріятельницы. Подобная игра, возмущавшая ровное и довърчивое отношеніе объихъ сторонъ, можетъ быть минула бы безъ слъда, если бы не было другихъ болъе важныхъ причинъ, поддерживавшихъ недовъріе между молодыми людьми. Существеннымъ источникомъ его было самое положение объихъ сторонъ, окружающія ихъ лица и разъединяющія ихъ требованія жизни. Человъку, котораго любила Е. П—а, нужно было еще много времени, что бы достигнуть самостоятельнаго положенія, а покуда онъ долженъ былъ жить вдали отъ нея. Онъ былъ еще въ томъ возрастъ, когда нельзя предугадать вліянія на человъка разнообразныхъ впечатльній и встръчь, когда избираемые имъ пути и цъли жизни могутъ отклонить его отъ привязанностей и желаній ранней молодости. Довольно поводовъ къ опасенію за прочность чувства двадцати-двухлътняго человъка, къ тревожному стремленію удержать это чувство за собою, хотя бы порой для того нужно было прибъгнуть къ какому нибудь кокетливому средству, внушаемому эгоизмомъ любви. Притомъ опытный, благоразумный отецъ умълъ внушать дочери осторожность и сдержанность, умълъ умърать довърчивость молодой души.

Послъ послъдней разлуки съ Е. П-ой, Грановскій, на пути въ Петербургъ изъ Москвы, въ нисьмъ къ сестръ уже разспрашиваеть о ней: что она дълаеть, здоровали, очень ли огорчена его отъёздомъ. Въ первыя педёли, слёдовавшія за разлукою, онъ часто обмінивался письмами съ Е. П -- ой. Въ Январъ она увъдомляла его, что писала къ ІІ — у, прося его не прівзжать въ Орелъ. Извъстіе это смутило Грановскаго. Зачёмъ она писала къ П.? Развъ не все кончено въ отношени къ нему? думалъ онъ. Затъмъ проходили недёли, а писемъ отъ нея не было. Раздраженный встревоженный Грановскій пересталь ждать новыхъ строкъ отъ нея. Въ порывъ негодованія онъ даже сжегь ея прежнія письма. Между томъ сестра ся уворяла его въ письмъ, что она не писала къ П-у. Черезъ четыре мъсяца послъ вытада Грановскаго изъ Орла отецъ Е. П-ы писаль къ нему, убъждая его непремънно прівхать въ Орелъ. Дочь также опять писала ему, повторяя просьбу

отца. Грановскій рѣшился отвѣчать обоимъ, что пріѣхать не можетъ; но понималъ, что отвътъ его не удовдетворитъ отца и боялся, что онъ оскорбить дочь. Онъ понималь, что покинувши Петербургъ, онъ покинетъ поприще, которое начинал) представляться его молодымъ силамъ и дарованіямь; онъ чувствоваль небходимость достигнуть самостоятельнаго положенія, безъ котораго онъ не могъ связать другое лице съ своею неопредъленною и невърною будущностью. Въ это время ему представлялась возможность отправиться за границу на казенный счеть для приготовленія къ профессурь, го онъ отклониль ее, нежелая на долго разставаться съ нею, 1), но тъмъ не менъе его мучила мысль, что ему недовъряють, что его считають способнымъ къ обману. Унижаться до оправданій, до увъреній онъ не могъ и не хотълъ. Томительная борьба поднималась въ молодой душь; ему нужны были участіе и совъты лучшаго друга, -- сестры. Онъ повърялъ ей въ письмахъ все, что мучило его и умоляль ее пріфхать къ нему въ Петербургъ. «Je vous attends, comme les Juifs attendent leur Messie, писаль онь ей.—Venez à mon secours, ma bonne amie, je n'ai que vous dans le monde. En qui pourraije avoir de la confiance, si ce n'est en vous, ma soeur, la fille de ma mère. Ecrivez-moi, conseillez-moi, dites-moi ce que vous pensez relativement à ce que je dois faire..... Croiriez-vous que tout en désirant recevoir de ses lettres je les crains maintenant. Que me dira-t-elle? C'est une honte, mais enfin je sens que quelquefois il m'est impossible de lui résister; l'idée de lui faire de la peine me fait enfant, je n'ose point être raisonnable, être ferme. Je lui ai écrit une lettre assez raisonnable, mais j'ai été dix fois sur le point de la déchirer. Je ne vous dissimule point l'ascendant qu'elle a sur moi. Il

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 26 марта 1835 г.

est grand, plus grand qu'il n'aurait du l'être. Bien des fois j'ai été résolu d'écrire à son père que je suis prêt à me conformer à ses desirs, à venir dès qu'il le voudra; heureusement jusqu'à présent mon propre bon sens et les conseils de quelques hommes bien plus âgés que moi et par conséquent bien plus sages m'ont soutenus»... 1).

Сестра Грановскаго не могла прівхать въ Петербургъ, но своими соввтами укрвиляла въ братв рвшимость оставаться въ Петербургв, продолжать свои занятія и вступить въ службу. В—й продолжаль принимать участіе въ двлахъ отца Т. Н. Грановскаго, писалъ къ последнему, уввряя его въ дружбв, даже прислалъ ему денегъ, но заметно быль недоволенъ его отказомъ прівхать въ Орелъ. Грановскаго привела въ смущеніе присылка В—го. Онъ благодарилъ В—го за участіе, принимаемое последнимъ въ его нуждахъ, но просилъ не присылать ему денегъ. Къ Е. П. Грановскій писалъ письмо за письмомъ, моля прощенія за то, что смель быть благоразумнымъ. Ему не отщенія за то, что смель быть благоразумнымъ. Ему не от-

<sup>1)</sup> Я жду тебя какъ Еврен ожидаютъ своего Мессію. Приди ко мнв на помощь, добрый другъ мой, ты одна у меня на свътъ. Кому мит довтриться, если не тебт, сестрт моей, дочери моей матери. Пиши мит, совттуй мит, скажи мит свои мысли о томъ какъ я долженъ поступать..... Повърншь ли, что несмотря на желаніе получать инсьма отъ нея, я боюсъ ихъ теперь. Что скажетъ опа мит? Стыдно, по чувствую, что иногда я не въ состояни противиться ей; мысль о томъ, что могу огорчить ее дъластъ меня ребенкомъ; я не смъю быть благоразумнымъ, не смъю быть твердымъ. Я написаль къ ней довольно благоразумное письмо, но десять разъ быль готовъ порвать его. Я не скрываю отъ тебя ея власти надо мною. Она велика, велика болте, чемъ бы должна быть. Много разъ я решался паписать ея отпу, что готовъ сообразоваться съ его желаніями, прітхать какъ только онъ того захочеть; къ счастію до сихъ поръ меня еще останавливали мой собственный здравый смыслъ и совъты людей, которые гораздо старше меня и потому гораздо благоразумные.-Письмо къ сестры 11 марта 1835 г.

въчали. «Et cependant, писалъ опъ тогда сестръ, је crois que mes lettres étaient assez soumises, assez humbles pour m'obtenir un généreux pardon. Je rougirais même si quelqu'un les lisait, tellement elles sont folles et extravagantes.... D'où vient donc, que présent ou absent je ne puis être en раіх avec elle?»... Онъ строго разбираль свое поведеніе и думаль, что ей не въ чемъ упрекнуть его. «Vous croirez peut-être que je l'aime moins, non, ma chère Barbe, je l'aime toujours. Mais elle est étrangement imprudente de se jouer ainsi de notre bonheur commun!» 1) Послъ долгаго молчанія Грановскому опять писали, съ нимъ были снова любезны. Тогда наступала очередь мщенія съ его стороны. «Elle est redevenue aimable, mais je ne lui écris pas, признавался онъ сестръ, il faut qu'elle sache par expérience ce qu'elle m'a fait souffrir». Къ удовлетворенію мщеніемъ примъшивадась боль сомнънія: «peut-être n'est-ce qu'une supposition que je fais. Cela lui fera-t-il du mal?.... Elle m'a fait souffrir plus qu'il n'est possible de vous le dire. Mais je lui ferai savoir ce que c'est que la jalousie, dussé je être malheureux moi-même. Elle a versé le vin, qu'elle le boive» 2).

<sup>1)</sup> Письма мои однакоже были, кажется, столько покорпыми, столько смиренными, что могли бы заслужить великодушное мив прощеніе. Я бы даже покрасивль если бы кто пибудь прэчель ихъ, такъ они безумны и сумасбродны..... Отчего происходитъ, что съ нею ли я или въ разлукъ, по немогу быть съ нею въ миръ?..... Ты подумаешь, можетъ быть, что я менъе люблю се.... Къ несчастію пътъ, моя дорогая Варя, я по прежнему люблю се. Но она слишкомъ неосторожна, шутя такъ нашимъ общимъ счастісмъ!— Письмо къ сестръ 4 мая 1835 г.

<sup>2)</sup> Она снова любезна, но я не пишу ей. Пусть испытаеть сама все, что заставила терпъть меня. А можеть быть это только мое предположение. Огорчить ли это се?..... Она заставила меня страдать болье, чъмъ я въ состоянии разсказать тебъ. Но я заставлю ее

Кромѣ опасной игры между двумя сторонами были и другія недобрыя вліянія на ихъ отношенія. Въ Петербургѣ жили родственники Е. II—ы. Ихъ любопытство, разспросы и толки раздражали Грановскаго. Ихъ непрошенное вмѣшательство могло только вредить свободнымъ и ровнымъ отношеніямъ его къ ихъ родственницѣ. Грановскій не могъ терпѣливо сносить посягательства на его сокровенныя чувства, на его нравственную независимость.

Кончивъ свои экзамены въ послъднихъ числахъ іюня, Грановскій оставляль университетъ со степенью кандидата. «Je suis d'autant plus content et fier de ce succès, писаль онъ къ сестръ, que je ne le dois qu'à mon propre travail; je n'ai pas eu de protecteurs, et cependant d'autres étudians qui en avaient beaucoup sont restés derrière moi» 1).

Бъ трудѣ и борьбѣ съ нуждою прошли юношескіе годы Грановскаго, и онъ имѣлъ право вспоминать о своей молодости съ гордостью и удовольствіемъ. Настойчивыя, постоянныя занятія разстроили его здоровье; особенно страдала его грудь, но отдыхать ему было некогда. Онъ рѣшился, оставаясь въ Петербургѣ, вступить въ службу и собственными трудами устроить свою будущность. Новыя требованія и жалобы любимой имъ дѣвушки и ся родныхъ могли глубоко печалить и оскорблять его, могли подрывать въ немъ вѣру въ будущее счастіе, но уже не вызывали въ немъ колебанія; онъ твердо стоялъ при своемъ рѣшеніи. «Je ne la tromprai раѕ, писалъ онъ сестрѣ, mais qu'elle me

узнать что такое ревность, если бы даже это стоило моего собственнаго счастія. Чаша наполнена ею—пусть пьетъ се.

<sup>1)</sup> Я трить болбе доволент и гордь этимъ успъхомъ, что обязанъ имъ только собственному труду; у меня не было покровителей, и однако же другіе студенты, у которыхъ ихъ было много, остались позади меня.

laisse du moins arranger mes affaires. Il faut bien que je me crée quelque avenir, car je vous avoue que mes espérances de bonheur domestique se sont évanouies». Онъ еще любиль, но довъріе къ Е. ІІ. слабъло въ его сердцъ. Порой онъ уже думаль, что бракъ съ иной женщиной, которую любиль бы менъе, но которой довъряль бы болье, объщаль бы ему больше счастія. «Je l'aime beaucoup cette femme, je vous le dis sincèrement, je n'ai que de l'amitié pour sa soeur, mais s'il m'était encore permis de choisir vous ne devineriez pas le choix que je ferai. Je ne suis pas inconstant, mais il n'y a que le bon Dieu, qui connaisse mes peines. Soyez plus heureuse que votre frère, ma bonne Barbe» 1).

Вскоръ по окончании университетскаго курса Грановскій опредълился на службу секретаремъ 1-го отдъленія Гидрографическаго департамента при морскомъ министерствъ. Тогда же началъ онъ трудиться надъ переводами и статьями для разныхъ изданій, существовавшихъ въ Петербургъ.

«Mes occupations peuvent me faire vivre, пишеть онъ къ сестръ, осенью 1835 года. Je travaille actuellement plus que je ne travaillais à l'université. Excepté mon service, j'écris des articles pour la «Библіотека для чтенія» et le Dictionnaire Encyclopédique. J'espère que mes affaires iront mieux: je me suis déjà fait une petite réputation qui grâce au ciel

<sup>1)</sup> Я не обману ее, по пусть позволить опа мив покрайный мыры устроить свои дыла. Надо же мив создать себы какую инбудь будущность, потому что, признаюсь тебы, мои надежды на семейное счастіе исчезли.... Я спльно люблю эту женщину, говорю тебы это искренно; къ сестры ея питаю только дружбу, но если бы миш еще позволено было выбирать, ты не угадала бы моего выбора. Во миш изть непостоянства, но одинь Богы знаеть мои страданія. Буль счастливые твоего брата, моя добрая Варя.— Инсьмо къ сестры 29 іюня 1835 г.

s'accroît chaque jour» 1). Грановскій надыялся, что его литтературныя работы будуть доставлять ему до трехъ тысячь въ годъ (ассиг.) и готовъ былъ отказаться за себя отъ помощи со стороны отца, ръшаясь однакоже настойчиво напоминать ему о всемъ необходимомъ для воспитанія брата и меньшой сестры. Онъ переписывался и съ младшею сестрою, распрашивая о ходь ея ученія, вникая въ ея потребности и желанія съ материнскою заботливостію. Опасеніе, что отецъ помѣшаетъ ей окончить ученіе очень тревожило ero. «Si vous avez quelque amitié pour moi et quelque soin de votre bonheur à venir, n'allez point passer les vacances à Orel, писаль онь ей. Vour savez bien qu'on vous y gardera bien plus longtems qu'il ne le faut. Souvenez-vous de ce qui m'est arrivé dans une occasion semblable. Je suis venu pour deux mois, je suis resté trois ans 2). Онъ радуется, когда можетъ послать ей денегъ или подарокъ, иногда поневолъ ограничиваясь только желаніемъ. «Pardonnez-moi, ma pauvre amie, пишетъ онъ своей Сашъ, si je ne vous envoie point d'étrennes pour le nouvel an. Mon portefeuille est tout à fait vide» 3).—Кругъ связей и знакомствъ

<sup>1)</sup> Мон занятія могуть дать мий средства къжизни. Въ настоящее время я работаю болбе, чъмъ работаль въ университетъ. Сверхъмоей службы я пишу статьи для Библіотеки для чтенія и Энциклопедическаго словаря (Плюшара). Надъюсь, что мон дъла пойдуть лучше: я уже составиль себъ пъкоторую репутацію, которая, благодаря Бога, растеть съ каждымъ днемъ.—Письмо къ сестръ осенью 1835 г.

<sup>2)</sup> Если въ тебъ есть сколько пибудь дружбы ко мив и заботы о своемъ будущемъ счасти, не взди на вакаціи въ Орелъ. Ты знаешь, что теби продержутъ тамъ гораздо долбе, чвмъ нужно. Припомии что было со мною въ подобномъ случав. Я прівхалъ на два мвсяца, а остался три года.—Письмо къ сестръ Алек. 4 февр. 1835 г.

<sup>3)</sup> Извини меня, бѣдный другъ мой, если я не носылаю тебѣ подарка къ новому году. Мой бумажникъ совеѣмъ пустъ.— Инсьмо къ ней же декабрь 1825 г.

Грановскаго расширился теперь. Кромъ прежнихъ товаришей онъ пріобрёль новыхъ знакомыхъ и пріятелей. Въ это время сблизился онъ съ Я. М. Невъровымъ, участвовавшимъ въ редакціи журнала Министерства Народнаго просвъщенія и Е. Ө. Коршемъ, вмъсть съ которымъ онъ быль сотрудникомъ Библіотеки для Чтенія. У Грановскаго было уже нъсколько знакомыхъ семействъ, въ средъ которыхъ онъ проводилъ вечера. Онъ писалъ сестръ, что сдълался свътскимъ человъкомъ болъе прежняго. Въ началъ 1836 года онъ еще болъе отдается развлеченіямъ, ищетъ разсвянія, хоть и желаль бы, пишеть онъ сестрв, возвратиться къ прежней трудовой и тихой своей жизни. Съ упрекомъ самому себъ онъ признавался сестръ, что въ одинъ мъсяцъ издержалъ 800 рублей, тогда какъ прежде жилъ на тысячу цёлый годъ, что дёлаль такія глупости, какія прежде не приходили ему въ голову, пускался часто въ танцы, пилъ шанпанское, чуть было не принялся за игру въ карты. Потребность внъшнихъ развлеченій была въ Грановскомъ признакомъ внутренняго разлада, нравственной боли. Послъ отказа со стороны Грановскаго прівхать въ Орелъ, ему или вовсе не писали или присылали нерадостныя строки. Въ словахъ любви слышались упреки, сдержанное недовольство. Неужели вся наша жизнь пройдеть такимъ образомъ? писалъ Грановской сестръ своей. Онъ признавался, что имъ овладъваетъ сплинъ. Въ томъ же письмъ къ сестръ, въ которомъ читаемъ признанія Грановскаго въ своихъ тратахъ и развлеченіяхъ, встрфчаемъ и объясненіе ръзкой перемьны въ его образь жизни 1). Онъ иишетъ, что получилъ отъ нея странное письмо, въ которомъ она говоритъ что не любитъ его, какъ любила пре-

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 16 января 1836 г.

жде, хотя и принимаетъ по прежнему живое участіе во всемъ, что съ нимъ дълается. Il ne manquait que cela, roворить Грановскій, прибавляя что прежде такое письмо сдълало бы его несчастнымъ, а теперь будто бы оно даже не огорчило его. Грановскій наконецъ прямо высказываетъ сестръ то, что охлаждало его чувство въ Е. И., это недостатокъ искренности съ ея стороны: «quand je lui parlais à coeur ouvert, elle me faisait des contes sur les dangers, qui la menacent en cas que son père découvre notre correspondance. Comme s'il l'ignorait! Pourquoi ces petitesses? Elles dégradent une femme» 1). Раздраженіе, охлажденіе являлись и росли минутами, но не искореняли въ молодомъ сердцв любви и страданій. Въ Грановскомъ не было способности къ забвенію даже и въ поздній возрасть его жизни. Оть тоски, овладъвавшей имъ, онъ искалъ спасенія среди веселія другихъ людей, въ развлеченіяхъ, въ веселыхъ нирушкахъ пріятелей. Въ кругу своихъ прежнихъ университетскихъ товарищей и многихъ новыхъ пріятелей онъ всегда былъ желаннымъ гостемъ. Пріятельскія сходки всегда оживлялись его беседою и остроуміемъ. У него была способность оживлять веселость другихъ людей даже и тогда, когда во глубинъ собственной души его таилась горечь, скрытая печаль. Но среди веселія и пирушекъ пріятелей, среди молодежи не всегда разборчивой въ своихъ забавахъ и увлеченіяхъ, онъ оставался чисть и цёломудренъ. Изящество его природы и вліяніе ранней сердечной привязанности охраняли его отъ нечистыхъ увлеченій. Въ ту пору, когда онъ искалъ разсъяній и забавъ, онъ испыталъ настой-

<sup>1)</sup> Когда я обращался къ ней съ чистосердечными словами, она отвъчала выдумками объ опасностяхъ, угрожающихъ ей, если отецъ ея узнаетъ о нашей перепискъ. Какъ будто бы онъ незнаетъ о ней! Къ чему эта мелочность? Она унижаетъ женщину.—Тамъ же.

чивыя преслѣдованія молодой и прекрасной собою женщины, готовой нокинуть для него своего мужа. Она успѣла вселить въ немъ къ себѣ только рѣшительное отвращеніе. Не надолго поддался Грановскій овладѣвшему имъ сплину и разсѣяніямъ, которыми разгонялъ его. Скоро и почти внезапно принялъ онъ рѣшеніе, важное для всей его будущности.

Въ то время, когда довъріе къ будущему счастію слабъло въ немъ, когда искренность и сила его любви были поколеблены сомнаниемъ въ томъ, во что онъ прежде върилъ со всею горячностію первой юности, ему представилось новое будущее, - ему предложили отправиться за гра-. ницу, чтобы готовиться къ каоедръ исторіи. Предложеніе прежде всего было сделано Грановскому В. К. Ржевскимъ, служившемъ тогда при попечителъ Московскаго университета, граф В. Г. Строгонов В. К. Ржевскій, если не ошибаемся, зналъ семью Грановскаго и его самаго еще въ Орлъ. Онъ посътилъ Петербургъ въ декабръ 1835 года, когда Грановскій уже начиналь пріобретать своими трудами нёкоторую извёстность въ литтературныхъ кругахъ. Приглашение готовиться за границей къ профессуръ было уже однажды сдёлано Грановскому начальствомъ петербургскаго университета, когда онъ былъ еще студентомъ. Теперь Ржевскій представиль его графу Строгонову, который, посль личныхъ объясненій съ Грановскимъ, предложиль ему канедру всеобщей исторіи въ московскомъ университеть, для приготовленія къ которой онъ долженъ быль вхать въ Германію. «C'est le comte Strogonoff, qui m'a fait cette proposition, писалъ Грановскій сестръ;—j'ai été chez lui plusieurs fois pour lui parler de cette affaire, et il est très probable que nous finirons par nous arranger. L'unique condition qu'il y met, c'est qu'il désire m'avoir à Moscou, où il

est curateur de l'université, après mon retour. Je ne demande pas mieux: c'est un homme tout a fait distingué, très estimé de l'Empereur et très bon pour ceux qui servent sous ses ordres» 1). Отказаться отъ пути, который велъ къ удовлетворенію лучшихъ стремленій Грановскаго, къ прекрасной дъятельности значило для него отказаться отъ всего, что давало жизни смыслъ въ его глазахъ. Рѣшаясь принять сдёданное ему предложение и увёдомляя о немъ сестру, братъ просилъ ее быть у нея адвокатомъ противъ обвиненій, къ которымъ подасть поводъ его ръшеніе. Онъ писалъ сестръ, что не могъ не воспользоваться благопріятнымъ случаемъ, когда дёла ихъ семьи были такъ разстроены; что еслибы онъ отказался отъ предстоящей ему поъздки, то развъ онъ могъ бы жениться въ настоящемъ своемъ положеніи? Онъ думаль, что принятое имъ ръшеніе было необходимо столько же для ея, сколько и для его спокойствія <sup>2</sup>). Въ февралѣ Грановскій вывхалъ изъ Петербурга въ Москву для окончательныхъ переговоровъ по поводу своего отправленія за границу. Изъ Москвы въ началь весны онъ посътилъ Погорълецъ. Здъсь онъ свидълся съ Е. П. послъ разлуки, длившейся около полутора года. Отъвздъ его за гранницу не былъ еще для него обязателенъ, и онъ предоставилъ Е. П-в решить: вхать ему или остаться; онъ готовъ быль покориться ея решенію, каково бы

<sup>1)</sup> Предложеніе это сділано мий графомъ Строгановымъ. Я быль у него нісколько разъ для объясненія по этому ділу, и весьма візроятно, что мы согласимся между собою. Единственное условіе съ его стороны—желаніе его, чтобы я былъ послів моего возвращенія въ Москвів, гдів онъ попечителемъ Университета. Мий инчего лучше не надо: это человікъ вполні отличный, очень уважаемый Императоромъ и очень добрый къ своимъ подчиненымъ. Письмо къ сестріз 16 января 1836. г.

<sup>2)</sup> Письмо къ сестръ 16 япваря 1836 г.

оно ни было. Девушка, вдали отъ него не разъ подчинявшаяся эгоизму своихъ желаній, выказывавшая, подъ вліяніемъ окружающихъ лицъ, недовъріе и подозръніе любимому человъку, казалось, была другою, когда видъла его передъ собою, когда слышала его искреннія слова. Она дълалась тогда нравственно сильнее, верила и была готова на самопожертвованіе. Среди окружавшихъ ее провинціальнаго общества и родственниковъ уже не было недостатка въ толкахъ и пересудахъ о неблагоразуміи небогатой дъвушки, упускающей приличныя партін, изъ за невърнаго и далекаго будущаго, не было недостатка и въ безпокойныхъ родительскихъ сомивніяхъ и опасеніяхъ. Новый міръ, новыя встръчи и отношенія, ожидавшія ея жениха, могли сдълаться и новыми соперниками ея въ сердцъ двадцати-трехлетняго человека. Е. П. была очень умна и все это не скрывалось отъ ея пониманія. Нелегкая борьба должна была подняться въ душъ ея, когда ей самой предстояло, вмъстъ съ ръшеніемъ объ отърдь жениха, произнести, можетъ быть, и ръшение собственной участи; однакожь въ этой борьбъ неэгоистические расчеты одержали побъду. «Partez», сказала она Грановскому, и великодушный ея отвътъ съ умиленіемъ вспоминаль онъ во всю свою жизнь. При разлукъ объ стороны условились прекратить свою переписку на все время, пока Грановскій останется за границею. Это было небходимостію вслёдствіе толковъ, любопытства и опасеній, возбужденных в отношеніем в молодых в людей въ кругу родныхъ и въ обществъ, среди котораго оставалась Е. П. Съ этого времени они получали извъстія другъ о другъ только черезъ другія лица и преимущественно черезъ ихъ общую пріятельницу М. А. С., ко торая часто видёлась съ Е. П-ой и вела переписку съ Грановскимъ. Въ разлукъ отношенія молодыхъ людей приняли

прежній характеръ. Посредничество и вліяніе пріятельницы, пользовавшейся довъріємъ объихъ сторонъ, не были благотворными для нихъ. Эта пріятельница, немолодая, умная, страстная и недоброжелательная дъвица, по какимъто личнымъ своимъ побужденіямъ, клеветами и ложью умъла съять отраву и горечь въ отношеніяхъ людей, любившихъ другъ друга.

Въ началъ апръля Грановскій возвратился изъ деревни въ Москву. Онъ провелъ здёсь мёсяцъ времени. Рекомендованный Невфровымъ Н. В. Станкевичу, онъ часто видался въ эти дни съ нимъ и съ кругомъ его друзей, среди которыхъ онъ познакомился съ Бълинскимъ. Грановскій скоро сблизился съ Станкевичемъ. Последній писаль Неверову: мы подружились съ Грановскимъ какъ люди не дружатся иногда зацёлую жизнь. Отъёздъ Грановскаго замедлился отъ того, что деньги, нужныя для побздки, онъ отдалъ нуждавшемуся пріятелю. Чтобы вывхать онъ должень быль самъ искать денегъ въ заемъ. Въ Москвъ онъ почти каждый день посъщаль свою меньшую сестру въ пансіонъ, гдъ она училась, и по поводу этихъ посъщеній писалъ старшей: «Je suis toujours très embarassé quand je vais voir Alexandrine: il y a tant de demoiselles qu'il m'est'impossible de conserver ma présence d'esprit, de ne pas rougir et de ne pas faire quelque maladresse, en entrant dans le salon» 1): По возвращеніи изъ за границы онъ наджялся быть болже ловкимъ или покрайнъ мъръ болъе смълымъ. Въ двадцатитрехлътнемъ возрастъ онъ сохранялъ еще юношескую застънчивость. --Оставляя Россію Грановскій поручаль сво-

<sup>1)</sup> Я всегда очень смущень, когда навѣшаю Сашу: тамъ столько дѣвицъ, что не могу не растеряться, не покрасиѣть и не сдѣлать какой-ипбудь неловкости, входя въ залу.—Инсьмо къ сестрѣ, въконцѣ апрѣля 1836 г.

ero брата и меньшую сестру заботамъ старшей сестры: «Quand je ne serais plus en Russie, се sera à vous, ma chère Barbe, de veiller au sort de Platon et d'Alexandrine. Papa est trop indolent pour faire grand' chose pour eux. Soyez donc leur ange gardien». Онъ писалъ, прощаясь съ сестрой: «Dieu sait ce que j'aurai donné pour pouvoir passer encore une journée avec vous, ma meilleure amie. Que de choses peuvent arriver avant mon retour. Il est triste d'y penser même. Ce que je demande maintenat à Dieu, c'est de faire omber sur moi tous les malheurs qui peuvent vous menacer. Ce ne sont pas de vaines paroles: si je pouvais acheter votre bonheur aux dépens du mien, je bénirai mon sort» 1). Наконецъ Грановскій могъ вытхать изъ Москвы въ Петербургъ, откуда въ половинт мая отплылъ на параходъ, отправлявшемся въ Любекъ.

<sup>1)</sup> Когда меня не будеть уже въ Россіи, ты, дорогая моя Варя, должна заботиться объ участи Платона и Саши. Папинька слишкомъ безпеченъ и немногое сдълаетъ для нихъ. Будь же ихъ ангеломъ хранителемъ. Богъ знаетъ что бы я далъ за то, чтобы провести еще одинъ день съ тобою, мой лучшій другъ. Чего не можетъ случиться до моего возвращенія. Грустио даже подумать объ этомъ. Объ одномъ прошу я теперь Бога: пусть падутъ на меня всъ несчастія, которыя могутъ угрожать тебъ. Это не пустыя слова: если бы я могъ купить твое счастіе цъною своего собственнаго, я благословилъ бы судьбу.—Письмо къ сестръ 12 апръля, 1836 г.

11.

жизнь за границею.

1836—1839.



Пароходъ, на которомъ Грановскій отправился въ Германію, шель до Травемюнде четверо сутокъ. Море производило на душу Грановскаго глубокое, торжественное впечатавніе. Онъ писаль о немъ сестрь: on devient meilleur ayant de telles choses devant les yeux.... La nuit surtout, au clair de la lune, c'est vraiment divin: on croit sentir la présence de Dicu 1). Изъ Травемюнде Грановскій отправился въ Любекъ. Онъ предался той бъзцъльной потребности бродить и смотръть, которая болье или менье овладъваеть всякимъ, кто въ первый разъ очутился внѣ среды и границъ, съ которыми свыкся. Три дня пробродилъ онъ среди узкихъ улицъ и высокихъ домовъ Любека, пять дней въ Гамбургъ, гдъ уже успълъ истратить на разныя, казавшіеся ему необходимыми покупки значительную часть денегъ полученныхъ отъ банкира, и къ 1 іюня прибылъ въ Берлинъ. Здёсь, въ совершенномъ уединеніи, онъ принялся за изученіе нъмецкаго языка, который все еще зналь неудовлетворительно. Въ два мъсяца, при помощи уроковъ пастора Паоли, онъ узналъ его такъ, какъ зналъ русскій языкъ

<sup>1)</sup> Становишся лучше предъ такимъ зрълищемъ. Въ особенности ночью при лунномъ свътъ, это истинно божественно: кажется чувствуешь присутствіе Бога,

и могъ хорошо говорить по нъмецки. Къ своимъ занятіямъ исторією онъ предположиль приступить осенью съ началомъ зимняго семестра въ берлинскомъ университетъ. Въ Берлинъ для Грановскаго, впервые со смерти его матери, наступили дни покоя и довольства, не возмущаемые мелкими заботами и опасеніями, которыя постоянно пресладовали его въ Петербурга. Отецъ объщалъ ему давать 1500 рублей въ годъ, и эта сумма, вмъстъ съ назначенной ему отъ правительства, позволяла надъяться, что онъ будетъ получать въ годъ отъ 5 до 6 тысячь. Съ чувствомъ непривычнаго удовольствія писаль онъ сестръ, что у него двъ просторныя и хорошо меблированныя комнаты въ одной изъ лучшихъ улицъ города, хорошій объдъ, платье отъ хорошаго портнаго и книгъ сколько хочетъ; что театръ посъщаетъ онъ четыре раза въ недълю, и при всемъ этомъ у него нътъ ни копъйки долгу, и еще водятся деньги. Онъ замъчалъ, что это случается впервые въ его жизни, et à vous dire vrai, прибавляль онь съ върнымъ предчувствіемъ, je ne crois pas que cet état des choses puisse durer longtemps. Chacun de nous vient dans le monde avec quelques inclinations innées; on nait sot ou spirituel, triste ou gai-je suis né prodigue. Je me sens la puissance de dépenser la plus grande fortune du monde. Malheureusement la providence en me donnant la faculté, m'a refusé le moyen de l'exercer. C'est fort injuste de sa part, mais il n'y a pas moyen de changer la chose. Au reste tout est pour le mieux. Et pour le moment je suis fort content de ma position 1).

<sup>1)</sup> И сказать тебѣ по правдѣ—я не думаю, чтобы такое положеніе могло продлиться надолго. Всякій изъ насъ является на свѣтъ съ какими пибудь прирожденными наклонностями: родишся глупымъ или умнымъ, печальнымъ или веселымъ—я рожденъ расточительнымъ. Я чувствую съ себѣ способность расточить величайшее въ мірѣ бо-

Грановскій, сознавая въ себѣ недостатокъ расчетливости, которой не могли развить въ немъ никакія тяжелыя испытанія и лишенія, преувеличиваль въ собственныхъ глазахъ свойство своей природы. Онъ не былъ расточителенъ, хотя справедливо, что у него бывали дни или часы, въ которые онъ запутывалъ или разрушалъ порядочное состояніе своихъ денежныхъ средствъ, сохраняемое многими мъсяцами скромной, умъренной и сдержанной жизни.

Приступая къ занятіямъ исторією и отдавая себъ отчетъ обо всемъ что нужно было сдёлать, чтобы овладёть матеріаломъ избранной имъ науки, Грановскій былъ невольно смущенъ огромностію ожидавшаго его труда. Важность предстоявшей ему задачи и добросовъстныя требованія отъ самаго себя породили въ немъ сомнънія въ собственныхъ силахъ и способностяхъ. Онъ писалъ Н. В. Станкевичу, откровенно высказывая недовольство своими познаніями и свои сомнънія. На жалобы друга Станкевичъ отвъчалъ совътами, сущность которыхъ состояла въ томъ, что важнейшее въ знаніи не масса отдёльных явленій и фактовъ, а понятіе необходимости отдёльнаго факта, роли его въ развитін единой идеи. Конечно, писалъ онъ своему другу, твое будущее назначение обязываеть тебя имъть понятие обо всемъ, что сдълано для твоей науки до тебя; но это пріобрътается легко, когда ты положишь главное основание своему знанію, а это основаніе скрѣцишь идеею 1).

гатство. Къ несчастію, провидъніе, одаривъ меня такою способностію, отказало мит въ средствахъ упражнять ее. Это очень несправедливо съ его стороны, по измънить этаго нельзя. Впрочемъ все къ лучшему. И въ настоящее время я очень доволенъ своимъ положеніемъ.—Письмо къ сестръ изъ Берлина 1 августа, 1836.

<sup>1)</sup> Письмо къ Грановскому 23 сентября 1836 г.; см. Біографія Н. В. Станкевича, соч. П. В. Анненкова, стр. 194.

Съ началомъ зим няго семестра Грановскій началъ слушать чтенія исторіи Раумера и Ранке. Онъ принималь постоянное участіе въ историческихъ упражненіяхъ, происходившихъ подъ руководствомъ послёдняго и состоявшихъ въ разборъ источниковъ его слушателями. Онъ слушалъ лекціи Риттера и Савиньи. Слёдя за чтеніями этихъ ученыхъ, онъ читалъ также обработанныя сочиненія по разнымъ частямъ исторіи и бралъ частные уроки у Ав. Цумпта, подъ руководствомъ котораго окончилъ свое изученіе датинскаго языка. Осенью 1837 года онъ уже могъ читать въ подлинникъ римскихъ поэтовъ и историковъ. Въ туже зиму 1836-1837 онъ началъ учиться итальянскому языку. Грановскій трудился, продолжая свой уединенный образъ жизни, избъгая знакомствъ и только ръдко видаясь съ немногими соотечественниками, посъщавшими Берлинъ. «Ма vie est tellement uniforme, писаль онъ сестръ, que vous n'avez qu'à relire ce que je vous écrivais il y deux mois de cela de ma manière de passer le temps et puis de jeter un coup d'oeil sur la pendule pour savoir ce que je fais à chaque heure du jour»..... 1). Прогулка по городу и театръ были въ это время его единственными развлеченіями. Игра трагической актриссы Крелингеръ и драмы Шиллера возстановляли въ немъ бодрость духа, начинавшую измёнять ему. Вътомъ же самомъ письмъ его къ сестръ читаемъ: «Le spectacle est devenu pour moi un véritable besoin: il y a des pièces qui me font vraiment du bien; après les avoir vu je reviens chez moi plus heureux, meilleur et plus capable de tra-

<sup>1)</sup> Жизнь моя такъ однообразна, что для того, чтобы знать что я дѣлаю въ каждый часъ дня, тебъ нужно только прочесть писанное мною два мѣсяца тому назадъ о томъ какъ провожу свое время п потомъ взглянуть на часы. — Письмо къ сестръ, въ октябръ 1836 года.

vailler. Les drames de Schiller surtout produisent sur moi cet effet» 1).

Ни труды, ни совъты друга долго еще не могли избавить Грановскаго отъ тяжкаго нравственнаго недуга, въ который онъ впалъ отъ возникшихъ въ немъ сомнъній въ собственных силах и въ возможности достигнуть цёлей своихъ стремленій. Онъ переживаль ту пору жизни, когда юношескія вірованія и довірчивыя отношенія къ жизни и наукъ колеблются передъ вопросами кръпнущаго сознанія, требують повёрки и новыхъ болёе твердыхъ и болёе отчетливыхъ основаній. Бользненно и тяжело совершался этомъ процессъ въ молодой душъ Грановскаго. Довольство жизнію, испытанное имъ въ первые мъсяцы по прівздв въ Берлинъ, миновало для него. «Berlin ne me plait plus comme jadis», писаль онъ сестръ, невольно высказывая свое печальное душевное настроеніе. «Гдъ же лучше? demanderezvous. —Гдъ насъ нътъ, ma bonne. C'est un charmant pays «гдъ насъ нътъ» 2). Театръ, гдъ онъ проводилъ прежде свои вечера уже пересталь оживлять его. Только музыка сохраняла еще благотворную власть надъ смущенною душею:» је ressemble à Saül sous се rapport, говорить онъ вътомъ же письмъ къ сестръ: quand le mauvais génie s'empare de moi, je vais écouter la bonne musique, et je redeviens calme et content du monde et de moi» 1). Къ нравственнымъ причинамъ тоски,

<sup>1)</sup> Спектакль сдълался для меня истинною потребностію; есть піесы благотворныя для меня. Посмотртвши ихъ, я возвращаюсь къ себт болье счастливымъ, лучшимъ и болье способнымъ трудиться. Особенно драммы Шиллера производятъ на меня такое дъйствіе.

<sup>2)</sup> Берлинъ уже не нравится миъ, какъ правился прежде. Гдѣ же лучше? спросишь ты.—Гдѣ насъ нътъ, моя добрая. Это прелестная страна «Гдѣ насъ пѣтъ».—Инсьмо къ сестрѣ 14 февр. 1837.

<sup>3)</sup> Въ этомъ отношения похожъ на Саула: когда овладъваетъ мною злой духъ, я иду слушать хорошую музыку, и дълаюсь снова спо-койнымъ и довольнымъ міромъ и собою.

овладъвавшей Грановскимъ, присоединились еще нерадостныя въсти, полученныя имъ около этого времени изъ дому: имънію отца его опять грозила продажа. Грановскій былъ встревоженъ опасеніями за предстоящую участь семьъ его, хотя и старался успокоить сестру, напоминая въ письмъ къ ней, что у нея есть братъ, который во всякомъ случаъ съумъетъ спасти ее отъ нужды.

Какъ ни много было невеселаго въ положеніи Грановскаго, онъ сознаваль, что въ Берлинѣ окружали его всѣ условія тогда необходимыя для него. Онъ находиль здѣсь все нужное для того, чтобы запастись знаніями въ избранной имъ наукѣ, и трудился постоянно днемъ и до позднихъ часовъ ночи. Каждый день его такъ походилъ на другой, что онъ не замѣчалъ какъ уходили недѣли и мѣсяцы. Въ эту зиму онъ преимущественно изучалъ исторію среднихъ вѣковъ, по мпогимъ отдѣламъ которой пріобрѣлъ основательныя познанія еще въ Россію, издать собственное изложеніе исторіи этого періода. Къ веснѣ 1837 года онъ приступилъ къ изученію Гегеля.

Здоровье Грановскаго, подъ вдіяніемъ тяжелаго нравственнаго состоянія и усиленныхъ занятій, начало сильно измѣнять ему. Въ часто возвращавшихся припадкахъ своей бользани самъ онъ видѣлъ послѣдствія своего образа жизни, въ Петербургѣ, гдѣ нерѣдко чай и картофель составляли его единственную пищу. Въ маѣ къ больному Грановскому поспѣшилъ изъ Петербурга его заботливый другъ Я. М. Невѣровъ. Одинокая и однообразная жизнь Грановскаго оживилась сообществомъ соотечественника, который поселился въ Берлинѣ вмѣстѣ съ нимъ. Они начали вдвоемъ учиться греческому языку, но отвлекаемый занятіями исторіею и чтепіємъ Гегеля, Грановскій, имфвшій способ-

ность скораго изученія языковъ, мало успѣль въ изученіи греческаго. Незная его и въ послѣдствій, онъ часто высказываль свое сожалѣніе о томъ.

Въ іюль Берлинъ посьтила холера. Городъ опустыль: кто могъ покидалъ его. Лекціи въ университетъ прекратились. Библіотеки, которыми Грановскій пользовался для своихъ занятій были заперты, но онъ поневолѣ долженъ быль оставаться въ Берлинъ. Предчувствія его оправда лись: онъ былъ уже въ очень затруднительномъ положеніи при совершенномъ безденежьи и съ долгами. Надъясь на помощь отъ отца, онъ часть своихъ денегъ отдалъ брату. остававшемуся въ Петербургъ и сдълалъ траты, которыя ввели его въ долги, когда вмъсто объщанныхъ 1500 рублей въ годъ онъ получиль отъ отца только пятсотъ рублей почти въ полтора года. Нисколько не отличаясь расчетливостію, онъ однако же смотрель на свои долги вовсе нелегко: они составляли для него истинное мученіе. «Je n'hériterai de mon père que son nom, писаль онъ сестръ, mais ce nom je veux le porter pur, sans reproche. Je ne permettrai à personne d'y poser une tache. Mes circonstances m'obligent souvent à faire des dettes, mais je les paye en homme d'honneur; je ne trompe et ne fuis pas mes créanciers 1). Hanpaсно ожидая помощи отъ отца и не зная какъ выдти изъ затруднительнаго положенія, въ одну изъ тяжелыхъ минуть онъ говориль въ письмъ къ сестръ: «Barbe, ma bonne amie, si vous et Alexandrine n'étiez pas là, je sais bien ce que je ferais, je ne remettrais pas le pied dans ma patrie. Une fois dé-

<sup>1)</sup> Въ наслъдство отъ отца я получу только его имя, но это имя я хочу посить чистымъ отъ упрека. Я никому непозволю запятнать его. Мои обстоятельства часто принуждають меня дълать долги, но я плачу ихъ, какъ честный человъкъ. Я не обманываю монхъ кредиторовъ и не обту отъ нихъ.—Письмо къ сестръ 14 февраля 1837.

cidè à prendre ce parti, j'aurais su comment me tirer d'embarras et gagner mon pain. J'ai le plus grand désir de m'acquitter de ma dette envers ma patrie, j'aurais bien voulu lui consacrer ce que le bon Dieu m'a donné de moeyns, mais enfin, ma patience n'y tient plus. Pensez un peu à ce qu'a été mon existence depuis la mort de maman et vous verrez si j'ai tort» 1). Холера, развившаяся въ Берлинъ съ страшною силою, не оставила въ поков и друзей, жившихъ вмъсть. Въ іюль захвораль ею Невъровъ, и Грановскій, заботливо ухаживавшій за своимъ больнымъ товарищемъ, заболълъ самъ. Медленно оправляясь отъ последствій болезни и не слушаясь советовъ медиковъ, находившихъ для него необходимымъ отдыхъ, Грановскій возвратился къ своему діятельному образу жизни. «Сочинилъ себъ какое-то преглупое правило, что не покоряться должно природъ, а итти ей наперекоръ, и съ этимъ правиломъ не хочетъ ни на минуту оставить своего Гегеля и исторію», писаль о своемь товарищь Я. М. Невъровь сильно встревоженный его бользненнымъ состояніемъ 2), Грановскій не избавилси еще вполнъ и отъ душевнаго недуга, овладъвшаго имъ послъ первыхъ мъсяцевъ пребыванія въ Берлинъ. Въ одномъ изъ писемъ его г. Григорьеву сохранились для насъ указанія на свойство этого недуга и на средства, которыми онъ боролся противъ него. При-

<sup>1)</sup> Варя, добрый другъ мой, еслибы не было тебя и Саши, я зналъ бы какъ поступить, я не возвратился бы въ отечество. Ръшившись на такой шагъ я зналъ бы какъ выдти изъ затрудненій и заработывать свой хлібъ. Во мит сильнъйшее желаніе уплатить свой долгъ отечеству, я бы очень желалъ посвятить на служеніе ему вст способности, какими одарилъ меня Богъ, но наконецъ у меня не стаетъ теритиія. Припомни каково было мое существованіе со смерти маменьки, и увплинь—виноватъ ли я.—Письмо къ сестрт, августъ 1837 г.

<sup>2)</sup> Письмо Я. М. Невърова къ Григорьеву, 15 сентября и.с. 1837 г. см. статью г. Григорьева въ Рус. Бесъдъ.

знанія Грановскаго были вызваны съ его стороны желаніемъ содъйствовать изцыленію товарища, въ нравственномъ состояніи котораго онъ подозрѣвалъ сходство съ своимъ собственнымъ. Онъ объясняютъ намъ путь, которымъ Грановскій дошель до потребности изученія философіи. Выписываемъ строки его изъ письма къ г. Григорьеву: «Позволь высказать тебь нъсколько мыслей, пришедшихъ мнъ въ голову въ тяжелые, но не безплодные часы моихъ сомнъній. Этими мыслями отбивался я отъ искушавшаго демона, и если не совсёмъ отдёлался отъ его посёщеній, то по крайней мёрё принимаю ихъ равнодушнёе. Меня мучили тъже вопросы, надъ которыми ты ломаешь голову. Подобно тебъ, я едва не сошелъ съ ума, видя невозможность добиться дёльнаго отвёта, старался подавить въ себъ всякое размышленіе, думая найти въ совершенномъ отсутствін мыслей покой-и въ самомъ діль на нісколько времени успокоился. Избави тебя Господь отъ такого покоя: это смерть души, уничтожение нравственное, о которомъ мнъ страшно вспомнить. Богъ помогъ мнъ выдти изъ этого состоянія. Я собраль последнія свои силы, ре-- шился на послъднюю свою борьбу-и если не одолълъ еще врага моего, за то пересталъ его бояться и, что еще важнъе, началь върить въ возможность побъды. Много тяжкихъ, мучительнымъ дней прошло и пройдетъ еще для меня; иногда я опять готовъ предаться отчаянію-но при всемь томъ я теперь неохотно отказался бы отъ борьбы, которая происходить во мнв. Признаюсь тебв, другь Григорьевъ, въ этой борьбъ я вижу законъ моего совершенствованія, оправданіе тёхъ притязаній, которыя я съ дётства предъявилъ на лучшія награды и цёли въ жизни..... Ты говоришь, что ты во всемъ сомнъваешся, что ты убъжденъ въ невозможности знать что-нибудь. На послъднее можно

бы возразить, что самое убъждение въ невозможности знать есть уже знаніе, и что ты самъ себѣ противорѣчишь; но подобные выводы ръдко убъждають, поэтому совътую тебъ мой милый, для облегченія сомнъваться еще болье; не только не прогонять своихъ сомнъній, но еще вызывать ихъ, короче-подвергнуть все самому скептическому изследованію и начать это изследованіе съ самыхъ сомненій твоихъ. О чемъ ты сомнъваешся? Почему? По какому праву? Какую степень довърія заслуживають отрицательные результаты твоихъ сомнъній? Повърь мнъ, это изследованіе принесетъ тебъ много пользы: оно успокоить тебя и, что еще лучше, укръпить для новыхъ битвъ. Между тъмъ я скажу тебъ, какъ я разръшилъ часть вопросовъ, которыми заняться совътую и тебъ. Разумъется, я не стану подчивать тебя философскими изследованіями: эти вещи ты можешь прочесть въ книгахъ. Я думалъ и много думалъ въ последній годъ моей жизни; быть можеть, когда ниоудь поговорю съ тобой и объ этомъ-но послъ. Теперь я коснусь предмета только въ частности его, въ приложении ко мив и-къ тебъ, голубчикъ. Извини заранве грубыя истины которыя я собираюсь высказать.

«Имѣемъ ли мы право довърять отрицательнымъ результатамъ нашихъ сомнъній? Нътъ Мы можемъ, мы должны сомнъваться—это одно изъ прекрасныхъ правъ человъка; но эти сомнънія должны вести къ чему-нибудь; мы недолжны останавливаться на первыхъ отрицательныхъ отвътахъ, а идти далъе, дъйствовать всею діалектикою, какою насъ Богъ одарилъ, идти до конца, если не абсолютнаго, то возможнаго для насъ. Это правило для всего человъчества. Для насъ двухъ есть другія возраженія. Я когда-то сомнъвался въ наукъ (такъ, какъ ты теперь); имълъ ли я на это право? Разумъется, нътъ: хорошо видъть недовърчивость

человъка, обнявшаго цълый міръ науки, овладъвшаго ею вполнъ. Я ошибся-хорошаго и тутъ ничего нътъ, но этотъ человъкъ может недовърять и отрицать; онъ знаетъ, онъ судить о дорогь, пройденной имъ. А мы? Мы стоимъ у самаго начала этой дороги, насъ пугають ея трудности -и мы преспокойно говоримъ: «Какая это дорога? Да она, чертъ знаетъ, куда заведетъ; лучше не ходить, а то непремъ̀нно заблудишься». Понятія наши о жизни дъйствительной едвали умиве. Мы не далеко ушли въ наукъ, но въ жизни еще менње подвинулись. Что тебъ кажется «хаосомъ» въ теперешнемъ твоемъ положении, можетъ быть очень стройно и хорошо, да ты не потрудился посмотръть на вещи вблизи. Міръ Божій хорошъ и разуменъ, только на него надо смотръть разумными очами, другъ Вася. А у насъ у обоихъ часто преглуныя очи. Хаосъ въ пасъ, въ нашихъ идеяхъ, въ нашихъ понятіяхъ-а мы приписываемъ его міру. Точно какъ человѣку въ зеленыхъ очкахъ все кажется зеленымъ, хотя этотъ цвътъ у него на носу только. -- Wer die Welt vernünftig ansieht, den sight sig auch vernünftig an 1), говорить Гегель. И это едвали не величайшая истина, сказанная имъ. Лоложимъ, даже, что при всёхъ твоихъ усиліяхъ, ты теперь не пойдешь далье отрицательныхъ отвътовъ, которые были результатомъ твоихъ первыхъ изследованій. Что же это доказываетъ? Только то, что твоя діалектика еще не укръпилась, что ты не умбешь еще перейти изъ одного опредъленія въ другое противоположное. Кто же виновать? Работай, воспитывай себя; готовься къ разръшенію великихъ вопросовъ. Я дълаю тоже. Для этого недостаточно

<sup>1)</sup> Кто смотритъ на міръ разумно, для того и онъ смотритъ разумно.

читать книги, а надобно почаще бестдовать съ собою. Займись, голубчикъ, философіею..... Это вовсе не пустая, мечтательная наука. Она положительнте другихъ и даетъ имъ смыслъ.—Что ты утратилъ втру, въ этомъ я не вижу большой бъды. Напротивъ—эта втра возвратится къ тебт, но уже очищенная, вовсе не похожая на ту, которая переходитъ къ намъ отъ отца или дъда..... Право, теперешняя болтань твоя есть переломъ, переходъ къ лучшей, болте человтеской жизни. Переломъ этотъ мучителенъ—знаю, но будущее хорошо. Учись по нъмецки и начинай читатъ Гегеля. Онъ успокоитъ твою душу. Есть вопросы, на которые человтель не можетъ дать удовлетворительнаго отвъта. Ихъ не ръшаетъ и Гегель, но все, что менерь доступно знанію человтель, и самое знаніе, у него чудесно объяснено.....»

Для Грановскаго, когда свътлое настроение юношескихъ льтъ смънилось въ душъ его сомнъніемъ, неразръшимыми вопросами и противоръчившими возгръніями, ученіе Гегеля объщало цълительную силу. Оно объщало исцъленіе отъ одностороннихъ требованій, субъективныхъ желаній и возэрвній, указывая разумность и гармонію въ полнотв явленій природы, искусства, религіи, политики и науки. Эту гармонію возстановляло оно въ въчномъ процессъ самопознающаго духа, въ въчно возраждающихся и обновляющихся формахъ и степеняхъ его развитія. Оно объясняло въчное значеніе и временной смысль каждаго явленія, отдёльной формы этого процесса. Въ этомъ заключалась тёсная связь ученія Гегеля съ историческою наукою, важность его для того, кто посвящаль себя изученію исторіи. Грановскій самъ въ последствіи указываль, что «самыя мъткія и глубокія мысли объ Исторіи высказаны Гегелемъ не въ философіи исторіи, а въ другихъ сочиненіяхъ, какъ то: въ феноменологіи духа, въ эстетикъ, въ философіи права

и т. д.» <sup>1</sup>). Притомъ ученіе Гегеля оказывало тогда такое замѣтное вліяніе на другія отрасли знанія, его діалектическіе пріємы и главныя основанія до того становились общимъ достояніємъ ученыхъ и мыслящихъ людей, что ими, безъ своего вѣдома, проникались болѣе или менѣе даже люди, не изучавшіе системы Гегеля и чуждавшіеся философіи вообще. Современное значеніе философіи Гегеля было такъ важно, что Грановскій, готовившійся быть историкомъ и принимавшій живое участіе въ интересахъ современности, не могъ оставить ее безъ изученія съ своей стороны уже въ качествѣ великаго историческаго факта.

Въ концъ октября прибылъ въ Берлинъ Н. В. Станкевичь. Со времени его прівзда бодрость духа возстановилась въ Грановскомъ. Его здоровье и денежныя затрудненія нъсколько поправились, а прівздъ друга заставиль бы его, какъ писаль онъ сестръ, забыть непріятности своего положенія, если бы они и существовали <sup>2</sup>). Вскоръ по прівздъ въ Берлинъ Станкевичь увъдомлялъ своихъ московскихъ друзей: «Я съ удовольствіемъ расположился здёсь и вмёстё съ Грановскимъ начерталъ плапъ нашихъ занятій..... Нынфшній семестръ профессоръ Вердеръ и пр. Ранке-преимущественно займутъ насъ съ Грановскимъ. Вердеръ читаетъ Логику и Метафизику (такъ называютъ популярно Гегелевскую Логику) по утрамъ, а послъ объда-Исторію Философіи отъ Декарта. Ранке-новъйшую исторію, начиная съ XVIII стольтія». Прибавляя, что, кромь двухъ названныхъ профессоровъ, они хотять еще посъщать чтенія Философіи Исторіи Ганса, Станкевичь продолжаеть: «Вамъ покажется страннымъ, что мы, добившись Берлина, не пользуемся

<sup>1)</sup> См. О современномъ состоянін и значеніи Всеобщей Исторіи. Сочиненія Грановскаго. Изд. второе Т. І-й, стр. 40, прим.

<sup>2)</sup> Письмо къ сестръ 4 ноября 1837.

всъми его сокровищами. Но Вердеръ и Ранке—два такихъ сокровища, надъ которыми намъ придется работать до кроваваго пота; потому что заниматься не значитъ только ходить на лекціи..... Намъ придется думать надъ Логикою, читать Декарта, Лейбница, Фихте и проч.—А надъ Новою Исторіей? Читать источники..... Философія и современный міръ — вотъ два господствующихъ занятія на нынѣшній семестръ» 1).

Грановскій, Станкевичь и Невъровъ поселились въ одномъ домъ. Для нихъ началась тогда вновь трудовая и вмъстъ веселая студенческая жизнь. Подробности о ней Грановскій сообщаетъ въ письмъ къ сестръ: «Vous pensez bien que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer: le matin l'étude, puis le diner, puis nous lisons quelque chose, à six heures le théâtre, à neuf nous revenons, nous causons et rions comme des fous, jusqu'à ce quē Névéroff, le plus raisonnable des trois, car il aura bientôt vingt-six ans, nous envoie nous coucher. Cette histoire se renouvelle tous les jours. Seulement quand nous n'allons pas au spectacle, nous lisons ou bien l'un de mes camarades fait de la musique» 2). Посъщая университетскія лекціи Вердера, Станкевичь

<sup>1)</sup> Письмо Н. В. Станкевича, 17 октября 1837. Берлинъ. Письмо это не вошло въ переписку Станкевича, изданную П. В. Анненковымъ. Оно нашлось поздиве ея изданія.

<sup>2)</sup> Ты конечно можешь себѣ представить, что намъ некогда скучать: утромъ ученье, потомъ обѣдъ, потомъ что-пибудь читаемъ, въ щесть часовъ театръ, въ девять возвращаемся домой, болтаемъ и смѣемся, какъ сумасшедшіе, пока Невѣровъ, благоразумиѣйшій изъ насъ тропхъ, потому что ему скоро будетъ двадцать шесть лѣтъ, не прогонитъ насъ спать. Эта исторія возобновляется каждый день. Только, когда пе отправляемся въ театръ—читаемъ или одинъ изъ монхъ товарищей занимаетъ насъ музыкой. — Письмо къ сестрамъ изъ Берлина 23 октября 1837.

и Грановскій слушали также у него приватные уроки Логики. Ученикъ и строгій послёдователь Гегеля, Вердеръ знакомилъ ихъ съ общею его системою. Уроки Вердера, нерёдко длившіеся нёсколько часовъ сряду, иногда превращались въ живую бесёду съ слушателями. Предметами бесёдъ бывали отдёльныя явленія изъ исторіи философіи, методъ философскихъ изслёдованій, отношеніе философскихъ ученій къ жизни. Вердеръ старался также ясно опредёлить задачи и границы философскихъ изслёдованій, уяснить слушателямъ тѣ требованія, съ которыми можно обращаться къ философіи. Между учителемъ и его слушателями установилась тѣсная дружеская связь.

Раздъленіе школы Гегеля, возникшее среди его послъдователей, тогда только что начиналось, а въ самомъ Берлинъ еще совсъмъ не обнаруживалось между учениками философа, строго следовавшими его ученію и издававшими лекціи умершаго учителя. Тёмъ не менёс и здёсь, между последователями Гегеля, формально верными его системе, начинало проявляться новое стремленіе, хотя и безъ противоръчія авторитету ученія философа. Органъ строгихъ послъдователей Гегеля: Berliner Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik, защищаль систему Гегеля противъ появившихся на нея нападокъ и критики новых гезеліянцев, но многіе изъ върныхъ последователей системы Гегеля уже были сотрудниками въ новомъ изданіи: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (основанномъ въ 1838-мъ году). Цёлью, которую въ началь преследовало это изданіе, было сближение науки съ жизнію, оживление абстрактныхъ началь философіи приміненіемь къ вопросамь современности, литтературы и эмпирическихъ наукъ. Изданіе приняло вскоръ болъе радикальное направление по вопросамъ религи и политики и также критическое отношение къ учению Гегеля.

Между върными послъдователями послъдняго, сочувствовавшими первоначальному направленію Hallische Jahrbücher, быль и Гансь, лекціи котораго слушаль Грановскій. Гансь въ чтеніяхъ своихъ, оставаясь върнымъ началамъ системы своего учителя, касался современнаго движенія политики, текущихъ вопросовъ, оживляль свое преподаваніе обращеніемъ къ дъйствительности. Онъ живалъ во Франціи, и въ формъ его преподаванія отзывалось вліяніе французскихъ профессоровъ. Изложеніе его было ясно и легко доступно пониманію слушателей, хотя иногда носило слъды излишней словоохотливости.

Грановскій умёль вёрно цёнить заслуги ученыхъ, и вёрной оцънкъ ихъ достоинствъ и особенностей ихъ ученія нисколько не мъшало его полное пониманіе ихъ односторонности и недостатковъ. Грановскій писалъ къ Фролову, который слушаль поздиве чтенія Ганса: «я предвидёль, что вамъ понравятся лекціи Савиньи и Риттера, особенно послёдняго. А бёдный Гансъ? Вы впрочемъ несправедливы къ нему. Отъ его курса нельзя требовать того же, что отъ курса Савиньи: у нихъ совершенно разныя цъли и взгляды на науку. Вы говорите, что мало нашли у Ганса. Да, оттого, что всв эти вопросы еще прежде занимали васъ и что отвъты давно у васъ готовы. Но Гансъ читаетъ для нъмецкихъ студентовъ, а для этихъ людей, несмотря на богатство положительных в сведеній, съ которыми они обыкновенно приходять въ университеть, очень ново то, что вамъ кажется общимъ мъстомъ. Въ нихъ надобно пробудить самые вопросы. Если вы хотите въ этомъ увъриться, то поговорите съ вашими сосъдями на скамьяхъ, и вы увидите, что я правъ, и что дъятельность Ганса также полезна и имъетъ значеніе, какъ и дъятельность Савиньи. Большая часть слушателей Ганса бранить его, называеть его поверхностнымъ, и не смотря на это, уносить съ его лекцій много, очень много новыхъ требованій отъ жизни и отъ науки. Я вовсе не принадлежу къ числу безусловныхъ почитателей Ганса; его тщеславіе и частая болтовня мнѣ жалки, но усилія его имѣютъ право на уваженіе и благодарность. Онъ человѣкъ съ убѣжденіемъ и усердіемъ. А его слабости? Богъ съ ними» 1).

Савиньи и Риттера, имена которыхъ упоминаетъ Грановскій въ приведенныхъ нами строкахъ, слушалъ онъ, какъ мы упомянули уже, въ предшествующій семестръ.

Савины противуполагаль въ своемъ ученіи понятіямъ либераловъ и раціоналистовъ чисто историческое пониманіе государства и права, пониманіе, для котораго законы должны являться только признаніемъ существующаго порядка вещей, а государство формою, порежденною естественнымъ образомъ внутреннею жизнію народа. Признавая заслуги исторической школы права, Грановскій понималь, что дъятельность Ганса, пробуждая въ слушателяхъ новыя требованія отъ жизни и науки также полезна и импета значеніе, какт и диятельность Савины.

Ученіе Риттера, разсматривающее землю, какъ «храмину, устроенную Провидѣніемъ для воспитанія рода человѣческаго», оставило прочные слѣды въ понятіяхъ Грановскаго. Оно указывало могущественныя опредѣленія судьбы человѣка въ образованіи и взаимномъ отношеніи частей вселенной, въ формѣ и протяженіи материка и водяныхъ пространствъ, въ климатѣ, почвѣ и ея произведеніяхъ; но то же ученіс указывало: какъ человѣкъ, въ свою очередь, измѣняетъ условія природы, какъ одерживаетъ побѣду надъ ея силами и пользуется ими для собственныхъ своихъ

<sup>1)</sup> Письмо къ Фролову 20 іюня 1838 г. Въна,

цвлей, какъ дъятельность человъка сокращаетъ пространство, измъняетъ со временемъ климатъ и переселяетъ произведенія ея сообразно собственнымъ потребностямъ. Идеи Риттера о взаимодъйствіи между природою и человъкомъ положили основное начало для воззрѣній Грановскаго на 
отношенія природы и человъка въ его исторической жизни: 
какъ ни многое приписывалъ онъ въ послѣдствіи въ судьбѣ 
и исторіи народовъ власти и вліянію природы и вообще 
естественныхъ условій, но въ этомъ отношеніи онъ никогда 
не доходилъ до одностороннихъ воззрѣній, которыя не признаютъ въ исторіи свободнаго творчества духа человъческаго 
среди независимыхъ отъ него, данныхъ природою условій.

Слушая лекціп Ганса и Вердера, а также частные уроки послъдняго въ логикъ, Грановскій читалъ изслъдованія нъменкихъ историковъ въ древней исторіи и съ увлеченіемъ слушаль чтенія Ранке объ исторіи Французской революпін. О последнихъ онъ писаль г. Григорьеву: «Я ничего полобнаго не читаль объ этой эпохъ. Ни Тьеръ, ни Минье не могутъ сравняться съ Ранке. У него такой простой, не натянутый, практическій взглядь на вещи, что послё каждой лекціи я дивлюсь, какъ это мив самому не пришло въ голову. Такъ естественно. Ранке безспорно самый геніальный изъ новыхъ нёмецкихъ историковъ» 1). Между тёмъ мысль о своемъ курст исторіи среднихъ втковъ не оставляла Грановскаго, хотя разнообразные труды изученія исторін мішали ему ограничить свою діятельность приготовленіемъ этого курса, и онъ готовъ быль обвинять себя въ лъни: «Дъла дълаю мало, за то затъй разныхъ много, писаль онь Григорьеву» 2).- «У насъ незнають и сотой

<sup>1)</sup> Письмо къ г. Григорьеву отъ 3 февраля 1838 г.

<sup>2)</sup> Письмо къ Григорьеву 1 февраля н. с. 1838 г.

доли ученыхъ сокровищь Германіи, читаемъ въ другомъ его письмѣ. Я, право, нахожусь въ томъ затруднительномъ положеніи, которое Французы называють l'embarras de richesses. Отъ избытка богатствъ не знаю за что взяться, и не берусь ни за что.... Я составилъ себѣ здѣсь порядочную историческую библіотеку, особливо для Среднихъ вѣковъ. Карманъ мой очень страдаетъ отъ этихъ покупокъ, но дѣлать нечего: хочу читать исторію Среднихъ вѣковъ на славу» 1). Огромныя способности Грановскаго давали ему возможность справляться съ избыткомъ ученыхъ сокровищь, въ которыхъ онъ черпалъ матеріалы для своей будущей дѣятельности, но среди такого труда онъ писалъ своему товарищу, что лѣнится, не принимается ни за что.

Дъятельная, оживленная научными интересами, жизнь молодыхъ друзей, учившихся въ Берлинъ, сообщала имъ счастливое, довольное настроеніе духа, воспріимчивое для разнообразныхъ впечатлъній. Явленія общественной жизни современнаго европейскаго міра, литературныя новости, статьи журналовъ и газетъ, искусство, театръ, все бывало поводомъ живыхъ беседъ, часто предметомъ споровъ и преній тъснаго дружескаго кружка. Музыка и театръ были для друзей обычнымъ наслажденіемъ и отдыхомъ среди ихъ занятой жизни. Двъ первыя пъвицы тогдашней Берлинской оперы, Фассманъ и Лёве подавали друзьямъ поводъ къ сравненіямъ и разногласію, къ шуткамъ и остротамъ между противниками въ мненіяхъ о той или другой певицъ. Одушевленная драмматическая игра Лёве дълала Грановскаго защитникомъ ея противъ товарищей, которые предпочитали ей Фассманъ, находя въ послъдней болъе музыкальнаго искусства и образованія. Вопросъ объ отно-

<sup>1)</sup> Письмо къ Григорьеву отъ 21 февраля 1838 г.

шеніи музыки къ слову, о средствахъ и пріемахъ драмматической музыки живо заняль внимание Грановскаго. Онъ неръдко бесъдовалъ о немъ съ Невъровымъ и даже въ теченіи ніскольких в неділь браль уроки музыки «не для того, чтобы играть, писаль онь сестрь, но чтобы лучше понимать дѣло» 1). Прежнее довольство жизнію въ Берлинѣ снова возвратилось къ Грановскому. Вскоръ послъ прівзда Станкевича въ Берлинъ Грановскій писалъ сестрѣ: «Les personnes qui viennent à Berlin sans y chercher autre chose que des plaisirs, peuvent bien ne pas se plaire dans cette ville; mais quand on veut travailler et jouir de la vie à la fois, on trouve ici son compte. Du moins je l'ai trouvé moi» 2). Въ эту зиму Грановскій, прожившій въ Берлинъ болье года очень уединенно, уже не избъгалъ знакомствъ. Въ числъ знакомыхъ ему нёмецкихъ семействъ, посёщалъ онъ семью банкира Мендельсона-Бартольди, въ домъ котораго бывали великольпные концерты, и бываль у Freulein von Solmark, гдъ собиралось литературное общество Берлипа.

Въ концѣ зимы 1837 года тѣсный кружекъ русскихъ друзей, въ которомъ жилъ Грановскій, увеличился, когда въ Берлинъ пріѣхала семья Фроловыхъ. Семья состояла изъ мужа и жены. Елизавета Павловна Фролова отличалась тонкимъ проницательнымъ умомъ и вѣрнымъ тактомъ въ отношеніяхъ съ людьми. Всѣмъ окружавшимъ ее было легко и привольно возлѣ нея. Она угадывала и умѣла вызывать къ проявленію лучшія черты каждаго изъ людей, сближавшихся съ нею. Ея сообщество и бесѣда были оди-

<sup>1)</sup> Письмо къ сестръ 4 ноября 1837 г.

<sup>2)</sup> Людямъ, которые прівзжають въ Берлипъ, не ища въ немъ инчего, кромъ удовольствій, этотъ городъ можеть очень не поправиться. Но кто хочеть работать и вмѣстѣ наслаждаться жизнію, тотъ найдетъ здѣсь, что ему нужно. По крайнѣй мѣрѣ я это нашелъ.

наково привлекательны для людей свътскаго круга, для стариковъ и молодыхъ дъвушекъ, для артистовъ, для литераторовъ и ученыхъ. Грановскій и друзья его скоро сблизились съ Фроловыми и часто проводили вечера въ ихъ домъ. Здъсь, между многими посътителями, встръчали они Александра Гумбольта, извъстную своими письмами къ Гёте Беттину Арнимъ, Варнгагена Фонъ Энзе, Ганса, а также временно посъщавшихъ Берлинъ путешественниковъ, артистовъ и литтераторовъ. Привлекательные всъхъ посытителей была для Грановскаго и его друзей сама хозяйка. Въ бесъдъ съ нею ихъ ръзкіе и односторонніе приговоры и сужденія, обыкновенно возникающіе въ тёсномъ товарищескомъ кружкъ, каково бы ни было достоинство составляющихъ его лицъ, во многомъ смягчались и измѣнялись подъ вліяніемъ благо-, роднаго женственнаго ума. Недовърчивый къ себъ Грановскій встрічаль со стороны Фроловой ободреніе и совіты больше върить въ свои силы и въ достижение избранной имъ цъли. Въ мужъ Лизаветы Павловны, Н. Г. Фроловъ, Грановскій узналь человъка твердыхъ и строгихъ нравственныхъ правиль. Фроловь, посвятившій въ последствіи свою деятельность трудамъ и изданіямъ по естествовъдънію, готовился тогда въ Берлинъ къ своей будущей дъятельности разнообразными занятіями и тогда уже дёлился съ Грановскимъ планами литтературныхъ и ученыхъ предпріятій, которыя со временемъ намъревался исполнить въ Россіи. Грановскій сохранилъ съ Фроловымъ кръпкую дружескую связь до самой кончины послъдняго. Онъ писалъ о Фроловыхъ сестръ своей: «Je mets le jour où je fis la connaissance cette famille au nombre des jours les plus heureux et les plus influents de ma vie. Ne croyez pas que c'est une éxagération. Tous mes amis, tous ceux que j'ai aimé, ont eu plus ou moins d'influence sur mon caractère, mais nulle influence

n'a été pour moi salutaire comme celle des Froloss. Ils m'ont donné plus de foi, plus de confiance, peut-être même plus d'amour pour mes prochains» 1).

Весною Грановскій рішился выйхать изъ Берлипа, гді провель около двухъ літь, чтобы сділать путешествіе по Германіи и посітить Прагу. Кромі наміренія осмотріть интересные для него библіотеки и архивы, видіться съ разными учеными и профессорами, заняться изученіемъ славянскихъ языковъ, къ этому путешествію влекло его желаніе освіжить свои внішнія впечатлінія, взглянуть на жизнь и дійствительность Германіи, «sich in die Wirklichkeit werfen», какъ писаль онъ друзьямь изъ Дрездена. Онъ оставиль Берлинъ въ первой половині апріля, но онъ такъ сжился съ друзьями, разлука съ ними была такъ тяжела ему, что уже въ Дрезденії имъ овладіла тоска, и онъ признавался, въ письмі къ нимь, что еслибъ не стыдно было, возвратился бы въ Берлинъ.

Дрезденъ представилъ Грановскому много интереснаго, когда разсвялось чувство одиночества, испытанное имъ здъсь въ первые дни. Онъ посвщалъ Дрезденскую библіотеку, богатую манускриптами и разные музеи города. Онъ писалъ друзьямъ, что въ картинную галерею отправился со страхомъ и трепетомъ, стыдясь заранъе своего безсмыслія; но тамъ онъ въ первый разъ отъ роду задумался надъ живописью, разбудилъ въ себъ новое чувство и оставилъ ее болье довольный, чъмъ ожидалъ. «Рафаелева

<sup>1)</sup> День, въ который я познакомился съ этою семьею считаю я въ числъ самыхъ ечастливыхъ и самыхъ вліятельныхъ дней моей жизни. Не думай, что въ этомъ есть преувеличеніе. Всъ друзья мои, всъ тъ, кого я любилъ, имъли болье или менье вліянія на мой характеръ, но никакое вліяніе не было такъ благотворно для меня какъ вліяніе Фроловыхъ. Они сообщили мить болье въры, болье довъренности, даже, можетъ быть, болье любви къ моимъ ближнимъ.

Малонна, читаемъ въ его письмъ, слишкомъ высока для моего разумьнія, покрайный мыры теперь. Я долго смотрыль на нее, смотръль съ благоговъніемъ, но думаю, что если бы мить ее не указали, то я прошель бы мимо. И благоговтніе, кажется, было внушено мнв не самою картиною, а темъ, что я объ ней слышалъ и читалъ» 1). Корреджіо былъ доступнъе неопытнымъ глазамъ, казался понятнъе. Тиціановъ Христосъ della Moneta произвелъ сильное впечатлъніе на Грановскаго: «посмотрите внимательнъе лице», писаль онь друзьямь въ Берлинъ. Впечатленія, испытанныя Грановскимъ, въ знаменитой картинной галерев, доказывають, что природв его не было чуждо пониманіе пластическаго искуства, хотя оно не было развито въ немъ и не имъло повода развиться и въ послъдствии. По поводу библіотеки и картинной галереи, Грановскій съ негодованіемъ упоминаеть въ письмѣ къ друзьямъ о тупомъ либерализмъ депутатовъ Саксонскихъ камеръ, отказывавшихъ въ средствахъ, необходимыхъ для поддержки и сохраненія этихъ учрежденій. Нікоторые изъ нихъ требовали, чтобы картинная галерея была раздёлена на части и городамъ Саксонскаго королевства встмъ разослана по «дабы вся Саксонія участвовала въ выгодахъ, которыми досель пользовалась только столица». Грановскій усердно посъщаль Дрезденскій театрь и познакомился съ извъстнымъ актеромъ Девріентомъ, въ которомъ нашелъ любезнаго и очень образованнаго человъка. «Видълъ я также природу, писалъ Грановскій друзьямъ изъ Дрездена. Посмотръли другъ на друга молча. Здъшняя природа не въ моемъ родъ, – я люблю ужасное, а туть только пріятное». Въ

<sup>1)</sup> Письмо къ Н. В. Станкевичу и Я., М. Невърову. 16 апръля 1838. Дрезденъ.

этой шуткъ была доля истины. Душъ его долго были доступны только ръзкія и величавыя черты природы. Красивые, мирные ландшаюты Саксоніи не могли тогда казаться ему привлекательными.

Въ Дрезденъ Грановскій провель двъ недъли. Знакомство съ Гульяновымъ, русскимъ ученымъ, труды котораго у насъ мало извёстны, заставило его остаться здёсь долье, чымь онь предполагаль. Съ первой встрычи съ Гульяновымъ, онъ почувствовалъ уважение къ этому ученому, хотя замётиль въ немъ нёсколько мелкое самолюбіе, уваженіе къ чинамъ и странный мистицизмъ. Изследованія Гульянова о египетскихъ древностяхъ, о египетскихъ преданіяхъ у Іудеевъ, о гіероглифахъ находилъ Грановскій въ высокой степени любопытными и значительными. Замъчательна довъренность, которую внушаль къ себъ Грановскій осторожному и подозрительному ученому. Занятый трудами и планами, какихъ, по замъчанію Грановскаго, достало бы на жизнь десяти трудолюбивыхъ ученыхъ, Гульяновъ, уже сильно разстроенный физически, мучился мыслію, что матеріалы, собранные для его сочиненій, погибнутъ послъ его смерти, что никто не съумъетъ привести ихъ въ порядокъ; тъмъ не менъе онъ не показывалъ никому своихъ бумагъ, опасаясь присвоеній его трудовъ, а Грановскому онъ охотно позволялъ читать ихъ, дълать выписки и брать изъ нихъ на домъ, что захочетъ. Последній проводилъ много часовъ въ бесёдахъ съ Гульяновымъ, разговоры котораго вполнъ походили на лекціи. Изъ трудовъ и бесёдъ съ Гульяновымъ Грановскому уяснились спорные пункты и результаты изследованій о гіероглифахъ. Еще болъе, чъмъ изслъдованія египетскихъ древностей занимали Грановскаго идеи Гульянова о физіологіи языковъ и его общая грамматика, части которой уже были подготовлены

ученымъ. Гульяновъ уже до того былъ занятъ своими мистическими идеями, что трудно было надъяться на исполненіе начатыхъ имъ трудовъ. «Онъ немолодъ и боленъ, писалъ Грановскій о немъ Григорьеву. Очень можетъ быть, что все это умретъ съ нимъ. Я увъренъ, что надъ многими его идеями станутъ смъяться, и въ самомъ дълъ онъ смъшны, но между ними есть такія, которыя не во всякую голову влъзутъ» 1).

Вытавь изъ Дрездена въ Прагу, Грановскій самъ былъ нъсколько изумленъ впечатльніемъ, произведеннымъ на него прекрасною мъстностію по дорогь. «Наконецъ, я также наслаждался природою, писалъ онъ изъ Праги. Безъ шутокъ, мнѣ чрезвычайно понравились окрестности Теплица и Праги». Однакоже съ самаго перевзда чрезъ австрійскую границу онъ не могъ освободиться отъ овладъвшаго имъ тяжелаго чувства: видъ австрійскихъ чиновниковъ, ихъ взятки съ путешественниковъ, ихъ ястребиный взглядъ, и, какъ выразился Грановскій въ письмъ къ друзьямъ, ихъ собачья въжливость послѣ полученія денегъ, все вселяло ему глубокое отвращеніе. Онъ вспомнилъ Пруссію, и уваженіе къ ней еще выросло въ немъ, а разсказы объ австрійскомъ управленіи, которыхъ онъ наслушался въ Прагъ, заставили его воскликнуть: слава Богу, что я Русскій!

Въ Прагъ Грановскій познакомился со всъми современными знаменитостями Богемской дитературы и съ нъкоторыми изъ молодыхъ диттераторовъ. Еще незнакомый дично съ Шафарикомъ, онъ былъ проникнутъ глубокимъ къ нему уваженіемъ вслъдствіе всего, что зналъ о немъ. «Я незнаю, чему дивиться болъ въ Шафарикъ, писалъ онъ, его ведикой учености или его ведикому характеру. Онъ не просто

<sup>1)</sup> Письмо къ Григорьеву 28 апръля 1838. Прага.

бъдный человъкъ, а буквально незнаетъ сегодня, что завтра будеть всть. Мы удивляемся самоотверженію, съ какимъ Нъмцы отдаются наукъ, но у Шаварика это еще удивительное, потому что его, кромо бодности, давять тысячи другихъ обстоятельствъ, которыхъ въ Германіи нътъ. И при всемъ томъ онъ спокоенъ и твердъ» 1). Познакомившись съ чешскими литераторами и учеными, съ Юнгманомъ, Палацкимъ и Челяковскимъ, Грановскій въ письмъ къ Станкевичу, подшучиваеть надъ тёмъ, что другъ его, бывши въ Прагъ, нашелъ слишкомъ односторонними ихъ мъстный патріотизмъ и ихъ понятія. Посль остротъ надъ сужденіями Станкевича о чешских влиттераторах Грановскій писаль: «Безь шутокъ, душа моя, ты очень абстрактно посмотрълъ на этихъ людей и не отдалъ имъ справедлилости. Можно несоглашаться съ ними, находить ихъ идеи неисполнимыми и преувеличенными, и въ этомъ я съ тобою согласенъ. Но вмънять имъ ихъ убъжденія въ недостатокъ, въ односторонность-несправедливо. Меня заставили прочесть книгу Коллара 2)-и мив кажется, что, несмотря на болтовию, которой въ ней много, она содержитъ много истиннаго и важнаго для насъ. Выходки противъ философіи очень простительны. У Шафарика я провель цълый вечеръ. Говорили о разныхъ вещахъ, о политикъ, литтературъ, теперешнемъ раздроблении мыслей въ Германии, и во всемъ энъ показалъ и знаніе дёла и глубокое участіе ко всему человъческому. Ему позволено читать только то, что въ его Fach входить, потому что этотъ Fach очень широкъ. Мив въ душв стало досадно на тебя, Станкевичь. Зачёмъ не оцёнилъ ты по достоинству этого человека. Отъ

<sup>1)</sup> Письмо къ Станкевичу и Невърову. 27 апръля 1838 г. Прага.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Здѣсь говорится о книгѣ Коллара: «Ueber die literarische Wechselseitigkeit», о которой неодобрительно отзывался Станкевичь.

другаго это могло статься и не огорчило бы меня; но ты, именио ты долженъ былъ понять этотъ святой характеръ. Я сказаль ему откровенно, что, по моему мнѣнію, Лео правъ (ръчь шла о Лео), называя Романо-германскія племена главными дъятелями въ Средней и Новой исторіи и что всемірное значеніе получили Славяне только недавно, когла Россія вошла въ Европу. Поспорили. Но это преувеличеніе такъ понятно, такъ необходимо въ людяхъ, которые съ такимъ самоотвержениемъ служатъ избранному дълу. - Къ концу нашего разговора Шафарикъ сказалъ, что ему грустно смотрѣть на теперешнюю Европу, полную безплодныхъ волненій, полуразорванную внутренними раздорами и что онъ не предвидить скораго исхода. — «А развъ этотъ скорый исходъ такъ необходимъ; что онъ придетъ, въ этомъ нътъ сомнънія; что за бъда, если мы его не увидимъ».-Ja, aber man möchte doch die schöne Zeit selbst erleben, быль отвъть. И это было сказано такъ просто, такъ простосердечно, что я вдвое полюбилъ его» 1). Послъ бесъдъ съ Шафарикомъ Грановскій писалъ Григорьеву: «Но при всемъ моемъ уваженіи къ его огромнымъ свъдъніямъ, я немогу согласиться, что Славяне не менте Нтмцевъ участвовали во всемірной исторіи. Мнъ кажется, что намъ принадлежить будущее, а отъ прошедшаго мы должны отказаться въ пользу другихъ. Мы не въ убыткъ при этомъ раздълъ. Какъ ни говори, а все таки исторія Германцевъ теперь важнъе Славянской, въ связи съ всеобщею. Черезъ два, три стольтія—другое дьло» 2). Между молодыми чешскими литтераторами Грановскій встрътиль характеры и самоотверженіе, внушавшіе ему благогов'яніе. Особенную

<sup>1)</sup> Письмо къ Станкевичу 29 н. с. апръля 1838 Прага.

<sup>2)</sup> Инсьмо къ Григорьеву 28 п. с. апръля 1838. Прага.

симпатію внушиль ему двадцатипятильтній Шторхъ, отличный знатокъ исторіи Богеміи. Шторхъ сопровождаль его при осмотръ Праги и ея окрестностей. «Прагу исходилъ вдоль и поперекъ, писалъ Грановскій; чудный городъ. Почти съ каждымъ домомъ соединено историческое воспоминаніе..... Я гуляя узналъ исторію Праги, которую одинъ мой знакомый называеть historia aedificata» 1). Въ Прагъ Грановскій познакомился еще съ докторомъ Саксомъ, къ которому имълъ письмо отъ Вердера. Ученый Саксъ много занимался философіей и быль проповъдникомъ при обще-. ствъ der reformirten Juden. Грановскій, умъвшій по достоинству ценить благородныя стремленія чешских ученых в и литтераторовъ, хотя и находилъ, что многіе изъ нихъ «Ужь слишкомъ славянствують», писаль своимъ друзьямъ о новомъ знакомомъ: «Саксъ молодой, очень умный и образованный человъкъ..... Объ Австріи говорилъ отлично умно, но какъ Нъмецъ не понимаетъ важности Славянскаго элемента и-презираетъ его» 2). Односторонность Нъмцевъ и Славянъ были одинаково понятны Грановскому, хотя за послъднею онъ признавалъ болъе правъ существованія или по крайнъй мъръ болъе причинъ. Грановскій нашелъ въ Прагъ нъсколько русскихъ молодыхъ людей, занимавшихся исторією Славянь или готовившихся къ каоедрамъ славянскихъ наръчій. Между ними были І. М. Бодянскій и Иванишевъ, собиравшійся издавать памятники славянскаго законодательства. «Онъ вовсе не энтузіасть и не славянофилъ, писалъ Грановскій о последнемъ, но уверялъ меня, что древнее славянское право несравненно выше современнаго ему Нъмецкаго, по строгой системъ и духу свободы,

<sup>1)</sup> Письмо къ Станкевичу и Неверову 4 мая. Прага.

<sup>2)</sup> Письмо къ Станкевичу и Невърову 1 мая. Прага.

которымъ оно проникнуто. Въ самомъ дѣлѣ, сколько я теперь знаю, Чехи XIII и XIV вѣка были гораздо образованнѣе въ конституціонномъ смыслѣ всѣхъ тогдашнихъ Нѣмцевъ» <sup>1</sup>).

Грановскій началь въ Прагѣ учиться Чешскому языку. Учителемъ его былъ очень умный Чехъ, хотя по наружности онъ нашелъ въ немъ «Готтентотскаго Апполона». Занятіе это онъ продолжалъ и въ Вѣнѣ, куда уѣхалъ изъ Праги. «Богемскимъ языкомъ, писалъ онъ оттуда 2), занимаюсь очень усердно и довольно оригинально: я началъ съ самаго древняго памятника языка, съ Краледворской рукописи, потомъ прочту двѣ, три хроники позднѣйшаго времени и кончу стихотвореніями Коллара. Такимъ образомъ я познакомлюсь съ исторією языка,—для руководства читаю Дубровскаго грамматику и Исторію Богемской литтературы. Легко, но пользы будетъ менѣе, чѣмъ я думалъ. Литтература Чеховъ очень бѣдна. Скоро стану учиться по Сербски. У этихъ по крайней мѣрѣ богатое собраніе историческихъ пѣсень».

Грановскій провель около трехъ недёль въ Прагѣ. Положеніе, страданія и интересы Славянь вызвали полное
его сочувствіе. «Что будеть изъ южныхъ Славянъ — Богъ
вѣсть, писалъ онъ друзьямъ изъ Праги. Но что въ нихъ
шевелится новая жизнь, что у нихъ есть новыя потребности, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Открытѣе другихъ высказываютъ это Сербы. Здѣсь былъ одинъ сербскій литтераторъ,
личный пріятель князя Милоша и съ европейскимъ образованіемъ: онъ сказывалъ, что между простымъ народомъ
у нихъ только и рѣчи, что о томъ какъ бы идти на Царь-

<sup>1)</sup> Письмо къ Станкевичу и Невѣрову 4 мая. Прага.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Письмо къ нимъ же, 20 мая. Въна.

градъ, расплатиться тамъ съ Турками за все прежнее. Не 🔭 забудьте, что это маленькій народъ и что они за 25 лътъ еще были рабами Турковъ. Сербы очень привязаны къ Россіи, единственной земль, гдь Славянинъ дышеть свободно. Свободу они понимаютъ по своему. Какой-то Нъмецъ сказалъ тому же сербскому литератору, что въ Россіи есть рабство, неизвъстное прочей Европъ. «Славянская натура крвпка, стерпить все; мнв легче быть рабомъ Славянина, чёмъ подчиненнымъ Нёмца». Венгерскіе Славяне высказывають это еще рѣзче и смѣлѣе. Тамошніе Сербы въ польскую войну буквально разались на ножахъ съ природными Венграми, которые ненавидять Русскихъ и держали сторону Поляковъ. Про Поляковъ говорять здёсь, что они своею революціею «надълали бъды себъ и всему Славянству». — Въ Грановскомъ родилось желаніе написать статью о положеніи Славянскихъ племенъ, чтобы высказать все видённое, слышанное и передуманное имъ объ этомъ предметъ въ Прагъ, но онъ сомнъвался въ возможности напечатать такую статью въ Россіи 1).

Около половины мая Грановскій прибыль изъ Праги въ Вѣну. Тяжелое впечатлѣніе, овладѣвшее имъ въ границахъ Австріи, еще усилилось въ ея блестящей столицѣ. Здѣсь его поражало невѣжество вмѣстѣ съ высокимъ мнѣніемъ о своемъ достоинствѣ, лѣнь и полное отсутствіе об-

<sup>1)</sup> Грановскій писаль въ Берлинь къ Фролову о задуманной статьв, но письмо его не уцъльло. Мы знаемъ о немъ только изъ сохранившагося между бумагами Грановскаго отвъта Фролова (отъ 27 мая 1838 г.). «Отчего сомнъваетесь вы, писаль ему послъдній, въ возможности порусски напечатать собранныя вами замѣчанія? Статья въ иностранномъ журналь скажетъ только объ несправедливости общаго мшѣнія или недальновидности его, и это, разумѣется, хорошо; по на нашу землю принести какую нибудь здравую мысль или искренное чувство значитъ бросить зерно, вызвать дъятельность и жизпь», и т. д.

щественныхъ и политическихъ интересовъ. Все вокругъ него тёшилось ёдою и питьемъ, увеселялось отличными туалетами, балетами, зрълищами и музыкой. Въ кофейныхъ читались только театральныя рецензіи, а политическія газеты лежали никъмъ не тронутыя. Вънскій Университеть, за исключеніемъ медиципскаго факультета, Грановскій нашелъ въ жалкомъ положеніи, а студентовъ спящими на лекціяхъ. Ханжество и суевъріе черни возмущали душу его. Въ немъ поднималась потребность откровеннаго слова противъ католичества «этой изношенной формы», «Только дай Богъ до канедры добраться», писаль онъ друзьямъ. Осмотръвшись вокругъ себя онъ почувствовалъ страстное стремленіе возвратиться въ Берлинъ. «Больно смотръть на старика, который проблъ и проспалъ жизнь, писалъ онъ послъ нъсколькихъ дней, проведенныхъ въ столицъ Австріи, а здёсь вы видите цёлый народъ, 30 милліоновъ человёкъ въ такомъ положенін. Еще хуже: эти несчастные провдаютъ нетолько свою, но и чужую жизнь - жизнь дътей и внуковъ. Народъ Бригадиръ. Какъ можно сравнить Россію! У насъ свъжій, бодрый народъ. Еще въ Прагъ сказалъ миъ одинъ умный человъкъ: man hat uns sensualisirt; wir sind verloren für höheres Leben. Здёсь это видишь своими глазами. Всё другіе интересы, кромѣ матеріальныхъ, исчезли изъ жизни» 1). Среди суетливой, пустой и блестящей жизни, окружавшей Грановскаго въ Вѣнѣ онъ сильнѣе почувствовалъ въ себѣ потребность дъятельности, и дъятельности не книжной или отвлеченной, но практической и ставящей его лицемъ къ лицу съ живыми людьми. «Если бы мнъ надобно было долго здъсь жить, то на меня нашла бы постоянная грусть,

<sup>1)</sup> Насъ пріучили къ чувственности; мы погибли для высшей жизни, — Письмо къ Станкевичу и Невърову 20 мая 1838. Въпа.

читаемъ въ томъ же письмъ его къ друзьямъ. Я уъхалъ бы въ Москву съ радостію. Мнъ хочется работать, но такъ, чтобы результатъ моей работы былъ въ ту же минуту полезенъ другимъ. Пока я внъ Россіи—этого нельзя сдълать. Мнъ кажется, что могу дъйствовать при настоящихъ монхъ силахъ, и дъйствовать именно словомъ. Что такое даръ слова? красноръчіе? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убъжденія. Я увъренъ, что меня будутъ слушать студенты. У меня еще нътъ свъдъній, нужныхъ для историка въ настоящемъ смыслъ; я еще не знаю исторіи, но мнъ кажется, что понимаю и чувствую ее».

Грановскій привезъ съ собою нісколько рекомендательныхъ писемъ, доставившихъ ему разнообразныя знакомства въ Вънскомъ обществъ. У оріенталиста барона Гаммера встръчаль онь почти всъхъ замъчательныхъ литтераторовъ и ученыхъ Въны. Въ домъ богатаго банкира Вальтера ознакомился онъ съ лицами высшаго вънскаго круга, невъжество котораго наводило на него ужасъ. Однажды за объдомъ у Вальтера, на которомъ были все люди съ титулами и прекрасно говорившіе по французки, гости пришли въ совершенное недоумъніе на счетъ вопроса, въ какомъ году началась французская революція, «Мив стало страшно, писаль Грановскій Фролову, при мысли о подобныхъ объдахъ, которые предстоятъ мнъ въ Москвъ. Я молчалъ во все время: у меня душа сжалась, слушая какъ эти несчастные ломали святыя имена и событія. Хуже, чёмъ въ Россіи. Это не невъжественная вражда русскаго помъщика, а какое-то холодное, безчувственное презръніе ко всему благородному; совершенное отсутствее нравственныхъ интересовъ». На объдъ былъ одинъ русскій графъ. Грановскій нашель, что онь совершенно годится въ Австрійцы. «Вообще эти земляки, замъчаль онъ кстати въ томъ же письмъ, распространяютъ самыя нельпыя понятія объ Россіи; напримъръ, одна русская аристократка увърила М-те Вальтеръ, что наши крестьяне очень счастливы и не чувствують никакого желанія другой участи 1). Мнж стало досадно слушая это; я заспориль, разгорячился и, кажется, разыгралъ пресмъшную роль. Съ тъхъ поръ я сталъ остороживе». Негодованіе Грановскаго на разсказы соотечественницы, передаваемые устами хозяйки дома, вызвало при этомъ случай съ его стороны такое горячее возраженіе и столь сильную річь, что всі гости М-те Вальтерь, прекративъ общіе разговоры, сділались внимательными его слушателями. Защитникъ русскаго народа въ вънскомъ салонъ, только опомнившись отъ овладъвшаго имъ волненія, замътилъ совершенную тишину, воцарившуюся вокругъ него. Семейство Вальтера Грановскій посъщаль очень часто. Кромъ художниковъ и иностранцевъ, которыхъ онъ встръчалъ тамъ, его привлекала туда бесъда М-те Вальтеръ и двухъ ея дочерей, очень образованныхъ и любезныхъ. Между своими знакомыми въ Вънъ Грановскій упо минаетъ въ письмахъ о М-те Бреде, актриссъ вънскаго театра, о поэтъ Цейдлицъ и о баденскомъ посланникъ, генералъ Теттенборнъ. Бесъды съ Бреде, уже немолодой, образованной артисткой, которая была другомъ извъстной Рахель (жены Варнгагена фонъ Энзе), были очень занимательны для Грановскаго. Онъ слышаль отъ нея разсказы о нъмецкихъ артистахъ и ученыхъ, которыхъ она знавала лично и между прочимъ о Шеллингъ и Гегелъ. Однажды онъ засталъ Бреде за чтеніемъ Философіи исторіи Гегеля и признавался друзьямъ, что готовъ былъ стать передъ ней на колъни 2). Грановскій всегда радовался, даже, каза-

<sup>1)</sup> Здысь рычь шла о крыпостныхы крестьянахы вы Россіи.

<sup>2)</sup> Письмо къ Станкевичу и Невърову 26 мая. Въна.

лоси делался счастливымъ, встречая въ женщине серьезные умственные интересы. Вообще женщины въ Вънъ казались ему образованные и занимательные мущины. «Моя застънчивость какъ-то пропала на этотъ разъ, писалъ онъ друзьямъ; можетъ быть отъ того, что съ здёшними дамами легко говорить. Разговоръ самъ льется. Въ Россіи мив случалось ломать голову, выискивая предметь разговора: здісь этого не нужно» 1).—Теттенборнъ, бодрый, семидесятильтній старикъ, въ которомъ сохранилось что-то рыцарское, очень нравился Грановскому. Онъ командоваль русскими казаками во время войнъ 1812 – 1814 годовъ и занималь Грановскаго своими воинственными воспоминаніями. Театры и концерты, составлявшие тогда главный интересъ гражданъ Вѣны, не были забыты Грановскимъ. Особенно часто посъщаль онь Burg-Theater (haute comedie и трагедія). Въ Вънъ онъ въ первый разъ быль вполнъ доволенъ представленіями піэсъ Шекспира, въ которыхъ первыя роли исполнялъ Аншюцъ. Шекспиръ на сценахъ Берлина и Дрездена, гдъ хорошіе артисты находились только для главныхъ ролей, оставляль въ Грановскомъ неудовлетворительное впечатлёніе. Вёна имёла тогда блестящую итальянскую оперу. Грановскій, наслышавшійся о пламенной игръ Итальянцевъ былъ непріятно изумлень, не замѣчая ея въ иввцахъ оперы; но голоса ихъ поразили его. «Я въ первый разъ понялъ всю прелесть, все могущество человъческаго голоса», писаль онъ, говоря о теноръ Поджи. Пъніе Итальянцевъ примирило его съ ихъ игрою, а ихъ лица пробуждали въ немъ думы, несовсъмъ обычныя у меломановъ. «Глядя на эти лица, писаль онъ, все еще думаешь, что Италія можеть воскреснуть. Это идеалы мужественной красоты».

<sup>1)</sup> Письмо къ нимъ же. 12 ионя, Въна.

«Не думайте однако, что я ничего не дълаю, писалъ Грановскій, отдавая отчетъ друзьямъ о жизни своей въ Вънъ. Напротивъ, я очень доволенъ собою, встаю въ шесть часовъ и работаю отъ семи до двухъ. За то послъ объда ничего не дълаю. Я прочелъ здъсь очень много...» Онъ продолжалъ заниматься славянскими языками; рвеніе его къ этому изученію однако же значительно ослаболо, когда онъ замотиль, что обманулся въ ожиданіи большой пользы отъ нихъ для своихъ историческихъ занятій. «Они могуть быть полезны для филологическихъ изследованій, писаль онь о славянскихъ языкахъ, а следовательно и для исторіи, но я совсвиъ другаго ищу въ этой наукъ. Меня почти исключительно занимаеть развитіе политическихъ формъ и учрежденій. Это одностороннее направленіе, но я не могу изъ него вырваться. Литтературы нёть ни у Чеховъ, ни у Сербовъ; историческихъ источниковъ также. Все это истреблено, а новое im Werden» 1). Говоря о томъ же въ письмъ къ Григорьеву, онъ прибавляетъ: «Филологической догадливости у меня нътъ ни на грошъ. Я скоро учусь языкамъ, потому что у меня хорошая память для словъ, но не люблю этой работы» <sup>2</sup>). Собственно историческимъ занятіемъ Грановскаго въ Вънъ было изучение истории Испании. «Болъе всего меня занимаетъ пока исторія Испаніи, писаль онъ Фролову; я много перечиталъ и любопытство мое усилилось. У этого народа были въ 14 въкъ конституціонныя формы и понятія о свободь, до какихъ дай Богъ Намцамъ дойти черезъ сто лътъ. Предметомъ для моей диссертаціи я выбралъ: объ образовании и упадкъ вольныхъ городскихъ общинъ въ среднихъ въкахъ. Надъюсь, что мнъ позволятъ.

<sup>1)</sup> Письмо къ Станкевичу и Невърову, 12 іюня, Въна.

<sup>2)</sup> Письмо къ Григорьеву. 10 іюня, Въна.

Въ цълой исторіи среднихъ въковъ нѣтъ явленія болѣе важнаго и утѣшительнаго, и горькаго, когда хотите» <sup>1</sup>). Живя и учась въ Вѣнѣ, Грановскій часто порывался душею въ Москву, къ кафедръ. Онъ чувствовалъ, что собраннымъ имъ матеріаламъ и пріобрѣтеннымъ познаніямъ недоставало еще общей связи и внутренняго единства, но былъ увѣренъ, что въ годъ чтенія лекцій онъ приведетъ все въ порядокъ.

Ни знакомства, ни развлеченія и зрълища, ни труды не избавляли въ Вънъ Грановскаго отъ тяжкаго чувства. «Вы видите, что мнѣ здѣсь весело, писалъ онъ друзьямъ въ іюнъ, и при всемъ томъ я едва ли доживу здъсь до августа. Тяжелый воздухъ для меня». «Скучать мнъ здъсь некогда, пишетъ онъ Фролову, но хандра находитъ на меня чаще, чёмъ гдё дибо». Онъ признавался, что въ Вёнё ему бывало совъстно находить удовольствие въ театръ, заниматься этою вымышленною жизнію, когда вокругъ него дъйствительная жизнь такъ ничтожна и жалка. «Впрочемъ, мнъ 25 лътъ, прибавлялъ онъ, оправдываясь передъ самимъ собою; надъюсь, что года черезъ два я буду лучше. А все таки стыдно, я упаль въ собственномъ мнёніи немного. Если бы кто нибудь прежде описаль Въну какъ она есть, и сказаль, что мив будеть весело, то я никакъ не повърилъ бы этому. Однакоже я работаю, и работаю довольно много...» 2).

Въ концъ іюля Грановскій ръшился покинуть Въну: его тянуло въ Берлинъ. Притомъ, искупавшись въ Дунаъ, онъ простудился и еще разъ испыталъ припадки холеры. Здоровье его вообще было очень разстроено и требовало серь-

<sup>1)</sup> Письмо къ Фролову, 20 іюня, Втна.

<sup>2)</sup> Письмо къ Фролову, 20 іюня, Въна.

езнаго леченія. «Плохо приходить, писаль онь друзьямь отъ 24 іюля. Боролся съ природою, сколько могъ, но дълать нечего, должно уступить. Грудь и желудокъ равно разстроены». Онъ выбхалъ изъ Вѣны на Регенсбургъ и Нюренбергъ въ Мангеймъ, а оттуда по Рейну въ Ахенъ, гдъ тогда находился Станкевичь. Въ августъ Грановскій прибыль въ Кельнъ и провель нъсколько дней съ Станкевичемъ, который встрътилъ его здъсь и проводилъ до Бонна на пути въ Берлинъ. Оставивъ за собой удушливую для него сферу Въны, больной Грановскій испытываль вполнъ для него новыя впечатльнія въ прогулкъ по Рейну. Однажды, смотря съ какой-то горы на ръку и окрестности, онъ заплакалъ отъ волненія овладъвшаго имъ; съ этой минуты, какъ разсказывалъ самъ Грановскій, въ немъ пробудилась живая воспрінмчивость къ впечатлініямъ природы, какой прежде онъ не замъчалъ въ себъ. Онъ возвратился въ Берлинъ во второй половинъ августа и поселился здъсь въ томъ же домъ, гдъ жилъ и Вердеръ. Въ концъ сентября прибыль въ Берлинъ, послъ путешествія по Бельгіи, и Станкевичь вмёстё съ Невёровымъ. Фроловы также рёшились провести тамъ зиму. Кружекъ друзей, разлучившихся весною быль опять въ сборъ. Это случилось не совсъмъ ожиданно для нихъ самихъ: оставляя Берлинъ весною, они не были увърены, что събдутся спова тамъ. Грановскій еще не зналъ тогда, получитъ ли отъ министра разръшение продлить срокъ своего пребыванія за границей. Фроловъ и Невъровъ намъревались возратиться на зиму въ Россію, а Станкевичь, по совъту врачей, сбирался зимовать въ Италіи. Однакоже Берлинъ, совмѣщавшій въ себѣ богатыя средства для цълей каждаго изъ нихъ и воспоминанія о счастливо прожитыхъ въ немъ дняхъ, имъли для всъхъ такую привлекательную силу, что всё они нашли возможа

ность снова собраться здёсь. Осенью и зимою 1838—39 года возвратились для дружескаго кружка тъ же труды, тъ же бесвды и развлеченія, среди которыхъ прошла для нихъ и предшествующая зима. Грановскій въ это время уже почти не посъщаль университетских лекцій; всв, которыя онъ находилъ нужными для себя, онъ выслушалъ уже въ прежніе семестры. Онъ трудился дома. Планы его будущей профессорской дъятельности принимали тъ преувеличенные разміры, которые бывають плодомь сильныхъ стремленій къ еще неиспытанной, практической дъятельности. Передъ новымъ годомъ онъ писалъ Григорьеву: «Что-то со мною будеть въ этомъ году? Во всякомъ случав онъ долженъ рвшить мою участь и опредълить всю мою дъятельность. Я много думаю о моемъ профессорствъ, потому что съ этимъ мъстомъ связаны всв мои планы и надежды. Мнъ надобло бездъйствіе. Положимъ, что я не теряю времени здъсь, что свъдънія мои увеличиваются съ каждымъ днемъ, но работать только для себя скучно, мнъ нужна живая дъятельность. Я увъренъ, что годъ профессорства меня далъе подвинеть въ наукъ, чъмъ три года кабинетной работы. Плановъ у меня много: между прочимъ я хочу ежегодно читать, кромъ средней и новой исторіи, исторію какого европейскаго государства, - разумъется, для охотниковъ. Если останется время, то я открою курсъ всеобщей исторіи для студентовъ, не принадлежащихъ къ факультету. Въ первомъ году мив едва ли удастся исполнить это, но во второмъ навърно. Писать не хочется пока. Матеріалы диссертаціи накопляются, но диссертаціи еще не начинаю писать» 1). Грановскій всегда медлиль, когда ему предстояль письменный трудъ. Ему нужна была живая дъятельность,

<sup>1)</sup> Письмо къ Григорьеву 29 декабря 1838, Берлинъ.

и живое слово и наличные слушатели оставались для него всегда главными ея условіями. Въ другомъ письмъ къ Григорьеву (18 января н. ст.) читаемъ: «Я все работаю надъ моей диссертаціей о городахъ: матеріаловъ много, особливо для Германія, но справиться съ ними трудно. Такая работа требуетъ годовъ, а не мъсяцевъ. Впрочемъ, я не теряю отваги и приготовлю для диссертаціи хотя отрывокъ. Остальное послъ. Я теперь сталъ совершенно юристомъ: читаю юридическія изслёдованія о городскихъ правахъ, старые акты, грамоты и пр.». Вивств съ Н. В. Станкевичемъ Грановскій продолжаль слушать уроки логики Вердера. Эти занятія и бесёды о философіи съ Станкевичемъ, уяснивъ во многомъ воззрѣнія Грановскаго и разсѣявъ его сомнѣнія, укрѣпили его нравственно, а дружеское участіе Е. П. Фроловой пробуждало въ немъ довъренность къ собственнымъ силамъ. Въ письмъ его изъ Берлина къ двоюродной сестръ (8 декабря 1838 года) читаемъ: «J'ai rencontré ici des hommes, dont l'influence sur moi a été grande et salutaire, sans lesquels je ne sais ce que je serais devenu; car c'est à eux que je dois les bases nouvelles de mon existence, ma foi en l'avenir, en Dieu, en mes propres forces, qui était fort chancelante à l'époque de mon arrivée ici» 1).

Срокъ, назначенный для возвращенія Грановскаго въ Россію, уже приближался, а было много причинъ, по которымъ это возвращеніе должно было возбуждать въ немъ нерадостное раздумье. Состояніе его здоровья давно все-

<sup>1)</sup> Я встрътилъ здъсь людей, вліяніе которыхъ на меня было велико и благотворно, безъ которыхъ незнаю что бы изъ меня вышло; потому что имъ обязанъ я новыми основами моего существованія, върой въ будущность, въ Бога, въ мон собственныя силы, которая во время моего прибытія сюда была очень шатка.

ляло опасеніе въ друзьяхъ его, а онъ, по своему обыкновенію, не обращаль на него особеннаго вниманія. Къ веснъ 1839 года бользнь уложила его въ постель, которой онъ не могъ покинуть въ продолжении почти двухъ мъсяцевъ. Врачи опасались въ немъ развитія чахотки и требовали для него полнаго отдыха отъ занятій; они предсказывали ему невозможность, при состояни его груди, читать лекціи. Предстоящая необходимость разлучиться съ друзьями была очень тяжела для него. Кромъ того, онъ незналъ какъ расплатиться съ долгами, сдъланными въ Берлинъ 1) и, напрасно ожидая помощи отъ отца, получалъ извъстія изъ Россіи. которыя заставляли его думать, что продажа отцовскаго имфнія неизбъжна. Въ письмъ къ сестрамъ онъ просиль только о томъ, чтобы отъ этой продажи спасли его старую няню и слугъ, если бы это даже стоило потери всего, что могло у нихъ остаться 2). Еще въ январъ, говоря сестрамъ о своемъ желаніи свидъться съ ними, онъ писаль: «Pour le reste de ce qui m'attend dans ma patrie, j'ai plus d'appréhensions que d'espérances. Je ne sais si mon service ira bien, je ne sais comment je finirai des affaires fort graves pour moi,-en un mot, j'ai devant moi un avenir plus qu'incertain.... Si Dieu bénit le commencement de ma carrière (je parle de mon service) j'espère rendre quelques services à mon pays. Du moins j'ai la volonté de bien faire» 3).

<sup>1)</sup> Изъ переписки Грановскаго видно, что для этого ему нужно было 2000 рублей ассигнаціями.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Письмо къ сестрамъ, 10 іюня, 1839. Зальцбруннъ.

<sup>3)</sup> Относительно всего прочаго, что ожидаеть меня въ отечествъ, у меня болье опасеній, чъмъ надеждт. Я не знаю хорошо ли пойдеть мея служба, не знаю какъ я покончу очень важныя для меня дъла, — словомъ, предо мною болье, чъмъ невърное будущее.... Если Богъ благословитъ начало моей каррьеры (я говорю о своей службъ), я надъюсь оказать иткоторыя услуги моему отечеству. По крайней мъръ

Кромъ всъхъ другихъ опасеній и заботъ, на душъ Грановскаго лежало тяжелымъ бременемъ его отношение къ Е. П. В-ой. Три года прошло со времени ихъ разлуки, въ продолжении которой онъ ни разу не писалъ ей, соблюдая условіе, принятое объими сторонами при разставаніи. Всякая привязанность пускала въ сердцв его такіе глубокіе корни, что людямъ нужно было много времени и усилій, а ему самому стоило тяжелой борьбы и страданій, чтобы истребить ее. Чувство Грановскаго къ дъвушкъ не скоро потухло въ его сердцъ. Въ разлукъ съ нею оно еще не разъ готово было загоръться въ немъ съ новою силою, но посредничество мнимыхъ друзей, ихъ клеветы и сплетни, которыя въ ихъ истинномъ свъть открылись Грановскому слишкомъ поздно, достигли своей цёли. Грановскій должень быль наконець признаться съ раскаяніемъ и упрекомъ самому себѣ, что въ его сердцѣ уже не было любви. Признаніе это не осталось тайною и для Е. П. Оно было принято ею съ тою покорностію судьбъ, къ которой приготовлено было сердце, утомленное долгими сомнъніями и страданіями. «Онъ не виноватъ», говорила она. Незадолго до своего возвращенія въ Россію, Грановскій пишетъ сестръ: «Les paroles d'elle que vous citez («онъ не виновать»), sont généreuses; mais je ne puis accepter cet acquittement. D'ailleurs elle se trompe elle-même en croyant pouvoir me pardonner tout à fait. On ne pardonne que les torts, que l'on peut oublier. Peut-elle oublier les miens?..... Si je crains de revoir quelqu'un-c'est elle. Je ne saurai vous rendre compte de mes sentiments à cet égard, ma bonne amie. Nous en parlerons plus tard. Dans tous les cas j'expie

во мит есть желаніе доброй дтятельности.—Письмо къ сестрамъ января 1839, Берлинъ.

cruellement ma faute; vous savez ce que j'ai souffert dans le temps de mon amour, maintenant ce sont les souvenirs et les remords qui me tourmentent, et qui exercent une triste influence sur ma santé» 1). Кружокъ друзей, жившихъ въ Берлинъ, разсъялся весною этого года. Фроловъ и Невъровъ вытхали въ Россію. Больной Грановскій отправился въ май дечиться въ Зальцбруннъ. Здёсь провелъ съ нимъ двъ недъли Н. В. Станкевичь. Въ Зальцбруннъ, отъъзжая въ Россію, Грановскій въ последній разъ простился съ своимъ другомъ, который скончался въ следующемъ году въ Италін. Путешествіе свое, по сов'ту медиковъ, Грановскій долженъ быль дёлать съ величайшею осторожностію, небольшими переъздами и останавливаясь часто для отдыха. Онъ странно выполниль эти совъты: безъ отдыха и въ телегъ проскакалъ онъ отъ Варшавы на Кіевъ до деревни своей тетки въ Черниговской губерніи. Проведя здёсь одни сутки, онъ опять въ телете прискакалъ въ Погорелецъ, въ родную семью свою. Онъ находилъ, что тряска телъги произвела благопріятную перемёну въ его здоровьи, хотя оно еще долго не возстановлялось вполнъ.

<sup>1)</sup> Ея слова, приводимыя въ письмъ твоемъ, великодушны, но я не могу принять этого оправданія. Впрочемъ, она обманывается сама, думая, что можетъ вполит простить меня. Прощаютъ только такія оскорбленія, которыя можно забыть. Можетъ ли она забыть мон?..... Если я боюсь свидѣться вповь съ къмъ нибудь, такъ это съ пею. Въ чувствъ моемъ въ этомъ отношеніи я не умѣю дать отчетъ тебъ, мой добрый другъ. Мы поговоримъ объ этомъ послъ. Во всякомъ случать я несу жестокое искупленіе моей впны; ты знаешь все, что я выстрадалъ, когда любилъ, теперь восноминанія и угрызенія совѣсти терзаютъ меня и подрываютъ мое здоровье.

## Ш.

жизнь и дъятельность въ москвъ.

1839—1849.

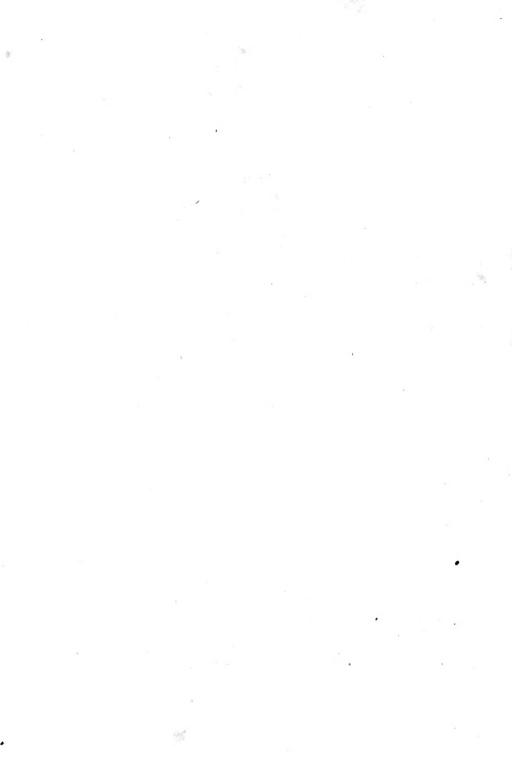

Еще за границей Грановскій часто порывался душою отъ книжныхъ занятій, отъ жизни созерцательной къ практической дѣятельности, туда, гдѣ-бы онъ стоялъ лицомъ къ лицу съ родною дѣйствительностію. Вотъ онъ наконецъ въ Россіи. Годы приготовленій и стремленій остались за нимъ, для него начинается подвигъ жизни. Съ мѣсяцъ времени онъ провелъ въ деревнѣ отца, гдѣ положеніе родной семьи, разстройство дѣлъ отца и другія обстоятельства, о которыхъ скажемъ далѣе, глубоко смущали и печалили его. Грустный и все еще полу-больной, въ концѣ августа онъ спѣшитъ изъ деревни въ Москву въ университетъ.

Въ послъднемъ, со времени назначения его попечителемъ графа С. Г. Строгонова, уже было нъсколько замъчательныхъ преподавателей, внесшихъ новое оживление въ міръ университетской науки. Большею частію съ 1835 года являлись въ московскій университетъ молодые профессора, готовившіеся на кафедры въ германскихъ университетахъ. Между ними были не только ученые спеціалисты, но и люди многосторонняго образованія; большинство изъ нихъ

въ своемъ научномъ воспитании испытало вліяніе движенія философской мысли въ Германіи тридцатыхъ годовъ. Новые профессора были слушателями и учениками Бёка. Риттера, Савиньи, Эйхгорна, Раумера, Ранке и другихъ. но многіе изъ нихъ слушали также философскія лекцій еще самого Гегеля или учениковъ его, Ганса, Мишеле и другихъ. Молодые ученые были одушевлены върою въ благотворную силу науки и надъялись воспитать въ юномъ покольній слушателей разумныхъ и преданныхъ дъятелей русскаго государства и общества. Замичательнийшими изъ профессоровъ въ юридическомъ факультетъ были П. Г. Ръдкинъ и Н. И Крыловъ, а въ историко-филологическомъ Чивилевъ и Крюковъ. Послъдній еще до отправленія за границу окончилъ свое филологическое сбразование въ Дерптъ; за границею онъ пополнилъ его изученіемъ философіи и исторіи. Профессоръ римской литературы, Крюковъ быль также и предшественникомъ Грановскаго на исторической каоедръ московскаго университета. Съ 1837 года, кромъ филологическихъ чтеній, онъ читалъ также курсъ древней исторіи. Ученый и блестящій профессоръ пользовался не только сочувствіемъ слушателей, но былъ встреченъ также вниманіемъ и уваженіемъ московскаго литературнаго и свътскаго общества.

Грановскій вскорт сблизился съ молодыми своими товарищами, но въ университетт были профессора, недоброжелательно встртвавшіе новыхъ преподавателей. Между последними быль особенно замітень профессоръ русской словесности и деканъ историко-филологическаго факультета, И. И. Давыдовъ. Грановскій предчувствоваль свои будущія отношенія къ подобнымъ людямъ. Чрезъ пісколько дней по прійзді въ Москву (1 сентября 1839 года) онъ писаль своимъ сестрамъ: «J'ai геси un très bon accueil de la part de

mes chefs et collègues, mais j'en sais assez pour ne pas trop compter là-dessus» 1).

12 сентября Грановскій должень быль начать чтеніе своего исторического курса. Грудь его была все еще очень слаба, и онъ опасался, что его голосъ будеть невнятенъ аудиторіи. Опасенія были не напрасны: болье 250 слушателей явились на его вступительную лекцію; видъ этой толпы смутиль его, въ теченіи десяти минуть онъ не могъ произнести ни слова; все сказанное имъ затъмъ слышали только весьма немногіе; однакожь послів нівскольких в декцій живое сочувствіе студентовъ было вполнъ на сторонъ преподавателя, а самъ онъ уже овладълъ спокойствіемъ, измънившимъ ему при первой лекціи. Припоминая свой дебють и шутя надъ самимъ собою, онъ уже въ концъ того мъсяца, въ которомъ началъ чтеніе лекцій, писалъ своей кузинь: «Aussi quel progrès âi-je fait depuis mon début. Je suis devenu presque aussi impudent, que j'étais timide alors. Je débite avec le plus grand sang-froid du monde tout ce qui me passe par la tête; je dis du mal des gens, qui valaient cent fois mieux que moi, en un mot je fais entendre à mon auditoire, que tous les savants anciens et modernes, n'en savaient pas grand'chose, à l'exception, peutêtre, d'un seul, que je ne veux par nommer pas modestie. dis tout cela sans rougir. C'est la meilleure manière de se faire une réputation ici-bas. Plaisanterie à part, mon aimable cousine, je m'étonne moi-même de l'aplomb, que j'ai acquis en si peu de temps» 2). Въ такомъ удивленіи своей отва-

<sup>1)</sup> Я встрытиль очень хорошій пріємь со стороны монхь начальниковъ и товарищей, по я пошимаю на столько, чтобы по слишкомь на это полагаться.

<sup>2)</sup> А какіе успъхи сдълаль я со времени моего дебюта. Я сдълался наглымъ почти на столько, на сколько быль тогда робокъ. Я разсказы-

гъ высказывалось признание Грановскаго въ свойственной ему робости; въ первыя минуты его появленія въ обществъ или предъ многочисленными слушателями въ немъ всегда было замътно нъкоторое смущение. Въ ноябръ Грановскій писаль своему другу Н. В. Станкевичу: «Университетскія пъла мои идуть пока очень хорошо. Я читаю среднюю исторію, два курса: одинъ для юристовъ, другой для филологовъ; всего 6 часовъ въ недёлю. Работы у меня много, болбе нежели думаль. Круглымь числомь, я занимаюсь по 10 часовъ въ сутки, иногда приходится и болже. Польза отъ этого постояннаго, упрямаго труда (какого я до сихъ поръ еще не зналъ) очень велика: я учусь съ каждымъ днемъ. Только теперь начинаю понимать исторію въ связи. Студенты мною довольны, я ими-еще болъе....» За тъмъ, сообщивъ Станкевичу о своей первой лекціи въ большой аудиторіи, среди которой пропадаль его голосъ, онъ пишетъ далъе: «Мнъ дали другую аудиторію. На слъдующей лекціи я уже быль спокоень; теперь свыкся совершенно. Голосъ мой-слабъ отъ природы, и этому помочь нельзя. За то мнъ весело-признаюсь, братъсмотръть на студентовъ, сидящихъ на ступеняхъ моей каөедры или на стульяхъ кругомъ, чтобы лучше слышать и записывать. Я очень знаю, что еще не стою этого вниманія; вижу ясно всё недостатки-и чувствую рёшительную

0.1

ваю съ величайшимъ спокойствіемъ все, что мит приходитъ въ голову; я порочу людей, которые были во сто разъ лучше меня, словомъ, я даю понять моимъ слушателямъ, что вст ученые, древніе и новые, знали очень мало, за исключеніемъ, можетъ быть, одного, котораго я не желаю называть изъ скромности. Все это я говорю не краснъя. Это—лучшій способъ составить себъ репутацію въ этомъ мірт. Но не шутя, любезная кузина, я удивляюсь самъ смълости, пріобрътенной мною въ такое короткое время. — Письмо къ кузинъ отъ 28 сентября 1839 г.

вт этомт году иначе. Здёсь речь невозможность читать идеть не о способъ изложенія, а о расположеніи частей предмета. Между ними нътъ соразмърности: многое прочтешь слишкомъ подробно, другое кратко-не знаешь, какъ быть. Красноръчіе мое тебъ извъстно, слъдовательно тебя удивить, что я читаю не по тетради, а по подробному конспекту. Иначе никакъ нельзя. Самое лучшее приходитъ въ голову уже во время чтенія. При изложеніи я имію въ виду, пока, только одно-самую большую простоту, естественность, и изобраю всякихъ фразъ. Даже тогда, когда разсказъ меня въ самомъ дълъ возьметъ за душу, я стараюсь охолодить себя и говорить по прежнему: теперь мнъ еще опасно пускаться въ блестящія импровизаціи. Вмъсто того, чтобъ увлечь, я могу просто насмѣшить. Иногда-и очень часто-ръчь моя очень запутана; слова приходять какъ-бы вследствіе мучительнаго внутренняго процесса — но чтоже дълать? Усердія много, авось будеть и успъхъ».

Время, когда Грановскій вступиль на канедру было во многомъ не похоже на теперешнее. Апатическое спокойствіе царило въ массъ русскаго общества, которому не было доступа ни къ какимъ общественнымъ дъламъ и заботамъ. Ни обстоятельства, ни правительство не вызывали и не допускали въ немъ ни какого движенія, не тревожили его никакими перемънами, не занимали никакими вопросами. Жизнь русскаго общества текла тогда неслышно и невидне. За то отсутствіе общественных в интересовъ, даже внъшняго движенія сильнъе сосредоточивало вниманіе образованнаго меньшинства на умственныхъ, литературныхъ и эстетическихъ интересахъ. Слово науки, умная или живая статья въ журналь, удачная повъсть, поэтическое стихотвореніе были важнымъ, серьезнымъ явленіемъ для этой части русскаго общества. При строгости цензуры мысль, углубляясь

въ самое себя, искала и находила себъ скромное, но достойное выражение, сильное собственной силой, безъ громкихъ фразъ, безъ задорнаго крика, безъ легкомысленной болтовни. Не всегда досказанная, затаенная, она влекла къ себъ не дерзостью, а искренностію. Въ тридцатыхъ годахъ, когда замолкла свътлая поэзія Пушкина, изгнаніе Лермонтова не помъшало ему пъть свои гордо-тоскливыя пъсни. Отсутствіе правды и смысла въ оффиціальныхъ слояхъ современнаго общества было художественно представлено геніальнымъ комикомъ, создавшимъ «Ревизора». Литературная критика Бълинскаго будила въ читателяхъ эстетическій смыслъ и живое правственное чувство. Народная русская пъсня въ поэзін Кольцова, а русская мелодія въ музыкъ Глинки стремились къ художественному развитію. Даже въ сферъ пластического искусства, гдъ нечего было ждать при отсутствіи исторической подготовки, преданія и школы, явился однакоже блестящій таланть Брюлова. Въ эти-то годы, когда пробуждающееся сознание лучшей части русскаго общества проявлялось, по преимуществу, въ сферъ изящной литературы и искусства, прибыли въ московскій университетъ молодые профессора изъ Германіи; въ это-же время вступиль на канедру всеобщей исторіи Грановскій. Его талантъ не могъ тогда не привлечь къ себъ вниманія не только слушателей, но и образованнъйшей части московскаго общества. Въ городъ, какъ видно изъ переписки Грановскаго, скоро начались толки о немъ. «J'ai débuté dans ma nouvelle carrière, писаль онь (28 сент. 1839 г.). Jusqu'à présent cela va assez bien, j'ai déjà une espèce de réputation, c'est-à-dire, qu'il y a beaucoup de personnes, qui me font l'honneur de parler de moi tant en bien, qu'en mal. Je ne veux pas vous faire un mensonge en disant que je ne me soucie ni de l'un, ni de l'autre. Ma vanité en est un

peu flattée ou blessée selon les cas, mais je tâche d'être aussi indifférent que possible, afin de ne pas donner dans un travers. Je sais bien, que ce qu'on approuve en moi cette année, sera blâmé l'année prochaine et qu'il me faut avancer ou reculer. Voilà pourquoi je travaille comme un malheureux» 1). Послъ четырехъ мъсяцевъ отъ начала своего профессорскаго поприща Грановскій писаль Фроловымъ (1 января 1840 г.): «Въ здъшнемъ хорошемъ обществъ теперь мода на ученость, дамы говорять объ исторіи и философіи съ цитатами, а такъ какъ я слыву очень ученымъ человъкомъ, то и получаю часть приглашеній, за которыя благодарю, оправдываясь занятіями. Недавно миж предложили читать курсь исторіи для дамь. Я отказался такъ, что впередъ не предложатъ. У меня пътъ вовсе схоты разгонять скуку и забавлять праздность этого народа». Въ томъ-же письмъ встръчаемъ слъдующія строки, характеризующія современное русское общество и университеть: «Окружающее меня здъсь—нерадостно. Въ университетъ у насъ есть движеніе, жизнь, но въ этой жизни есть чтото искусственное. Студенты занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходъ изъ университета лучийе изъ нихъ, тъ, которые подавали наиболъе надеждъ, пошлъютъ

<sup>1)</sup> Я выступиль на свое новое поприще. Покуда дѣло идеть недурно, я уже имъю нѣкоторую извѣстность; это значить, что есть много людей, которые дѣлають мнѣ честь, говоря обо мнѣ съ похвалою или порицаніемъ. Я не хочу солгать передъ вами, сказавши что не забочусь ин о томъ, ни о другомъ. Мое тщеславіе при этомъ, смотря по обстоятельствамъ, бываеть польщено или задѣто, но я стараяюсь, сколько возможно, быть равнодушнымъ, чтобы не впасть въ ошноку. Я увѣренъ, что то, что хвалять во мнѣ въ пынѣшнемъ году, будутъ порицать въ будушемъ и что я долженъ или идти впередъ пли пятиться назадъ, Вотъ почему я работаю, какъ жалкій бѣднякъ.

и теряють участіе къ наукт и ко всему, что выходить изъ круга такъ-называемыхъ положительныхъ интересовъ. Ихъ губитъ матеріялизмъ и безнравственное равнодушіе нашего общества. Вотъ, почему университетская жизнь кажется мнт искусственною, оторванною отъ остальнаго русскаго быта. Между профессорами есть отличные люди, и нъкоторые предметы читаютъ такъ, какъ въ лучшихъ нъмецкихъ университетахъ. Я не преувеличиваю».

Шесть часовъ въ недълю Грановскій посвящаль на лекціи въ университетъ. Дома, за чтеніемъ и подготовкою лекцій, онъ работаль по 12 часовь въ сутки. Онъ старался избъгать, хотя не всегда успъшно, траты времени на знакомства и посъщенія, что возбуждало противъ него обвиненія въ невъжливости, «Je suis réduit à une vie de travail—et on veut, que je fasse encore des visites, писаль онъ сестръ въ концъ сентября 1839 года. C'est une drôle de ville que Moscou: les gens croient, qu'on n'a rien de mieux à faire, que de causer avec eux» 1). Всегда готовый на участіе, на помощь, на совъты людямъ, Грановскій не могъ защититься отъ многихъ посъщеній, нарушавших его труды; ночью наверстываль онь часы, похищенные у его трудовъ днемъ. Въ письмъ кузинъ, жалуясь на недосугъ и усталость, онъ писалъ: «Avec tout cela, à vous dire la vérité, je m'accommode assez bien de mon état actuel. Cette activité continuelle a son côté agréable, et tout en maudissant mes occupations, j'aurais été très malheureux, si on me les enlevait» 2). Въ декабръ Грановскій кончиль первую поло-

<sup>1)</sup> Я обязанъ вести трудовую жизнь, а отъ меня хотять, чтобы я еще дълалъ визиты. Странный городъ эта Москва: люди здъсь думають, что для васъ нътъ лучшаго дъла, какъ бесъдовать съ ними.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) И при всемъ этомъ, сказать по правдѣ, я мирюсь легко съ моимъ настоящимъ положеніемъ. Эта безпрерывная дѣятельность имѣ-

вину своего курса и желалъ провести наступившіе праздники въ деревнъ съ своими сестрами, но еще не было саннаго нути, да не было и шубы у молодаго ученаго. Вхать въ тельть и въ шинели, при своемъ разстроенномъ здоровьи, онъ не могъ. Пришлось оставаться въ Москвъ, гдъ около этого времени въ университетъ возникли, какъ видно изъ его писемъ, какія-то интриги противъ него. Уже въ декабръ, упоминая въ письмъ къ кузинъ, что безъ своего въдома и желанія пріобръль въ университеть враговъ, Грановскій писаль: «Parmi nos vieux professeurs il y en a, qui font le mal par principe, qui se croient obligés de nuire à tout jeune homme, qui entre dans la carrière sans solliciter leur protection ou du moins leur amitié. Comme je n'ai besoin ni de l'une, ni de l'autre, je dois bien me tenir sur mes gardes, autrement je puis m'attirer des désagréments à chaque instant. Puis il y a beaucoup d'autres inconvénients dans notre état. Ce serait trop long de vous en parler. A tout prendre je crois que ce, qui m'arrire, est pour le mieux: il y a en moi un mélange de paresse et d'opiniâtreté, qui fait, que les obstacles, que je rencontre, ne font que me donner plus d'énergie; sans eux je me serais, peut-être, endormi» 1).

етъ свою пріятную сторону, и хоть я проклинаю свои занятія, но былъ-бы очень несчастливъ, еслибъ меня лишили ихъ.

<sup>1)</sup> Между нашими старыми профессорами есть такіе, которые двлають зло по принципу, которые считають своею обязанностью вредить всякому молодому человьку, начинающему поприще, не домогаясь ихъ покровительства или по крайней мърв ихъ дружбы. А какъ и не нуждаюсь ин въ томъ, ни въ другомъ, то долженъ быть всегда на сторожъ; ипаче я во всякую минуту могу навлечь на ссбя непріятности. Кромъ того, есть много другихъ неудобствъ въ нашемъ положеніи. Говорить вамъ объ инхъ было-бы слишкомъ длинно. При всемъ этомъ я думаю, что все испытываемое мною—къ лучшему: во мнъ есть смъсь лъности и упрямства, вслъдствіе которой встръчающіяся

17 января онъ пишетъ сестрамъ: «Je suis plus que jamais accablé de travail; au lieu de six leçons par semaine j'en ai maintenant neuf. J'ai été forcé d'accepter cette augmentation de peine.... Il y a à l'université des gens, qui me veulent du mal.... Et puis ces chicaneries, auxquelles j'ai été exposé».... 1). Br другомъ письмъ Грановскаго къ сестръ (28 янв. 1840) читаемъ: «On me fait travailler, comme un cheval, on me fait des compliments sur la manière dont je m'acquitte de ma tâche, et on me refuse tout ce que je demande à mon tour. Entre autre j'ai perdu, je ne sais pourquoi, environ mille roubles, que je devais recevoir de la couronne. C'est quelque chose dans mes circonstances actuelles, quand je n'ai que 3000 par an; mais la perte de l'argent ne me ferait pas autant de peine, s'il n'y avait pas en même temps la violation de mes droits les plus sacrés...... J'aime mieux perdre ma place, que d'être le jouet de qui que ce soit»..... Грановскій сожальть что обязанности его къ семью, заботы о судьбю сестеръ удерживали его отъ слишкомъ ръшительныхъ переговоровъ съ начальствомъ- «Dans tous les cas, прибавдяль онь, je ne céderai point, et si l'on continue à me faire des chicaneries, je leur dirai la verité toute pure...... C'est difficile de lutter avec ses chefs, du moins je leur ferai entendre la voix d'un honnête homme: cela ne leur arrive pas souvent» 2). Въ письмъ Граневскаго къ Фроловымъ (1 янв.

мит препятствія придають мит только болте энергіц; безъ нихъ я, можеть быть, заснуль-бы.—Письмо къ кузинт 19 дек. 1839 г.

<sup>1)</sup> Я обремененъ работою болъе, чъмъ когда инбудь; вмъсто шести лекцій въ недълю у меня теперь ихъ девять. Я былъ вынужденъ согласиться на это увеличеніе труда...... Въ университетъ есть люди желающіе мнъ вредить..... И сверхъ того какимъ придиркамъ я подвергался!...

<sup>2)</sup> Меня заставляютъ работать, какъ лошадь, меня поздрагляютъ съ твмъ, какъ я исполняю свою задачу, и мнъ отказываютъ во всемъ,

1840) читаемъ: «Вы не повърите, какія горькія минуты бываютъ въ моей настоящей жизни. Я не могу вамъ писать обо всемъ теперь; когда нибудь послъ. Я не даромъ любилъ Берлипъ: тамъ прошли дучшіе годы мои». Люди, надъявшіеся на всякаго рода уступчивость со стороны Грановскаго, расчитывая на мягкость и снисходительность его характера, очень ошибались, не замъчая, что въ немъ было вмъстъ и много независимости; при случаъ онъ не оставлялъ ихъ въ заблужденіи на этотъ счетъ. Только весною успокоился Грановскій отъ встрътившихся непріятностей, и, какъ узнаемъ изъ письма его кузинъ 1), отстоялъ свои права по службъ.

Оставаясь въ Москвъ во время зимней вакаціи, свободный отъ лекцій и раздраженный непріятностями, встръченными имъ въ средъ университета, Грановскій искаль разсъяній. Онъ писалъ кузинъ (17 дек. 1839), что по неволъ остается въ Москвъ, что вмъс то того, чтобъ провести нъсколько педъль съ своими сестрами онъ осужденъ на несносные визиты. «Еt puis, продолжаль онъ, vous ne sauriez vous faire une idée de la terrible hospitalité, qui règne ici: figurez-vous, que malgré ma vie d'hermite j'ai déjà une foule de connais-

чего я требую въ свою очередь. Между прочимъ я лишился, не знаю почему, почти тысячи рублей, которую долженъ былъ получить отъ казны. Это не бездълица въ настоящихъ монхъ обстоятельствахъ, когда я получаю только 3000 въ годъ (асс.); но лишеніе денегъ не оскорбило-бы меня такъ, еслибъ вмъстъ съ этимъ не были нарушены мон священиъйшія права...... Я скоръе готовъ потерять мъсто, чъмъ быть игрушкою кого-бы то ни было...... Во всякомъ случаъ я не уступлю, и если будутъ продолжать дълать мит мелочныя непріятности, я выскажу имъ правду на чистоту...... Трудно бороться съ начальниками, но по крайней мъръ я заставлю ихъ услышать голосъ честнаго человъка: имъ не часто это случается.

<sup>1)</sup> См. письмо кузинт 9 мая 1840.

sances, en grande partie assez peu intéressantes» 1). Fpaновскій началь часто появляться въ свётскомъ обществё Москвы, но находиль, что оно не разсвеваеть его, а утомляеть. Въ одномъ изъ писемъ онъ упоминаетъ, что его товарищъ, профессоръ Р. впалъ въ совершенный сплинъ и что самъ онъ избавленъ отъ него только темъ, что часто слушаетъ прекрасную музыку. Въ другомъ письмъ къ сестрамъ (1 января 1840) читаемъ: «Je passe mes fêtes d'une manière assez bruyante et dissipée sans m'amuser. Je vais beaucoup dans le monde, mais le monde de Moscou n'est rien moins, qu'agréable. Dans quelques jours je me renferme dans mon hermitage et je me remets au travail. N'allez pas croire, que cet ennui me soit particulier; c'est un sentiment commun à presque tous les jeunes gens, que je connais: il y en a qui se marient uniquement pour ne pas s'ennuyer» 2). Послъ вывздовъ, частыхъ танцевъ на балахъ, и шумныхъ разсвяній Грановскій снова принялся за трудъ; ничто однакожь не спасло его отъ овладъвшаго имъ сплина. Почти на два мъсяца прерывается его обычная переписка съ сестрами и кузиной, и только позднве, вмъстъ съ извиненіемъ передъ последней въ долгомъ молчаніи, вырвалось у него

<sup>1)</sup> Затымъ вы не можете составить себы понятие о страшномъ гостепримствы, господствующемъ здысь: представьте себы, что, не смотря на мою затворническую жизнь, у меня множество знакомствы, большею частью весьма мало интересныхъ.

<sup>2)</sup> Я провожу мои праздники довольно шумно и разсъянно, хотя не весело. Я много вытажаю въ свътъ, по московскій свътъ всего менъе представляетъ пріятнаго. На дняхъ я опять запираюсь въ свое отшельничество и снова принимаюсь за работу. Не думайте, чтобы скука была моей особенностію; это чувство общее почти встмъ молодымъ людямъ, которыхъ я знаю; между ними есть такіе, которые женятся единственно для того, чтобы не скучать. — Письмо къ сестрамъ 1 янв. 1840.

признаніе, что оно было невольное. Онъ писалъ кузинъ (16 апр. 1840): «Je vous désire de tout mon coeur, ma bonne cousine, de ne jamais avoir de ces moments d'abattement moral, quand l'âme froissée par les lâchetés, les injustices et les bassesses, se replie sur elle-même et reste engourdie et froide. Il n' y a rien de plus pénible, que ces moments, et j'en ai eu beaucoup depuis le mois de janvier. Que pouvais-je vous dire alors? La même raison fit que mes soeurs restèrent deux mois sans rien savoir de ce qui se passait avec moi» 1).

Переписка Грановскаго даетъ намъ возможность узнать знакомства и связи, которыя образовались у него въ Москвъ зимою этого года. «Знакомство у меня очень большое и разнообразное по мнѣнію и образу мысли людей, писалъ Грановскій Фроловымъ (1-го янв. 1840). Кромѣ профессорскаго кружка и В. П-ча, у котораго собирается бывшее общество Станкевича: Бълинскій (который уже увхаль въ Петербургъ), Б-ъ и др. Я чаще всёхъ вижу Киревскихъ. Очень умные и замъчательные люди. Съ ихъ убъжденіями невозможно согласиться, но у нихъ по крайней мъръ есть глубокое участье, знаніе и логика. Мы не сходимся близко, но я ихъ отъ души уважаю...... Познакомился также съ Чаадаевымъ...... Онъ могъ бы быть по уму очень замъчательнымъ человъкомъ, но его погубило самолюбіе, доходящее до смёшныхъ глупостей». Нёсколько недёль ранёе онъ писалъ Н. В. Станкевичу (27 ноября 1839 г.): «бываю довольно

<sup>1)</sup> Я отъ всего сердца желаю вамъ, моя добрая кузина, никогда не имъть тъхъ минутъ нравственной усталости, когда душа, оскорбленная подлостями, несправедливостями и низостями, сосредоточивается сама въ себъ и дълается оцъпенълою и холодною. Иътъ инчего тягостнъе такихъ минутъ, а у меня съ января мъсяца было ихъ миого. Что могъ и сказать вамъ тогда? По той-же причинъ мои сестры въ продолжении двухъ мъсяцевъ не знали ничего о томъ, что се мной дълалось.—Письмо къ кузинъ 16 апр. 1840 года.

часто у Кирфевскихъ... Ты не можешь себф вообразить какая у этихъ людей философія. Главныя ихъ положенія: Западъ сгниль, и отъ него уже не можеть быть ничего; Русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ роднаго историческаго основанія и живемъ на удачу: единственная выгода нашей современной жизни состоить въ возможности безпристрастно наблюдать чужую исторію; это даже наше назначение въ будущемъ; вся мудрость человъческая истощена въ твореніяхъ св. отцевъ Греческой церкви, писавшихъ послё отдёленія отъ Западной. Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекають въ неуваженіи къ фактамъ. Кирфевскій говорить эти вещи въ прозъ, Хомяковъ въ стихахъ. Досадно то, что они портять студентовъ: вокругъ нихъ собирается много хорошей молодежи и впивають эти прекрасныя идеи.... Славянскій патріотизмъ здёсь теперь ужасно господствуетъ: я съ кафедры возстаю противъ него, разумъется не выходя изъ предвловъ моего предмета, за что меня упрекаютъ въ пристрастіи къ нъмцамъ. Дъло идетъ не о нъмцахъ, а о Петръ, котораго здъсь не понимаютъ, и неблагодарны къ нему»... Поздите онъ писалъ о братьяхъ Киртевскихъ (Иванъ и Петръ Васильевичахъ) къ Невърову (15 іюля 1840): «Я отъ всей души уважаю этихъ людей, не смотря на совершенную противуположность нашихъ убъжденій. Въ нихъ такъ много святости, прямоты, въры, какъ я еще не видаль ни въ комъ. Жаль только, что богатые дары природы и свъдънія, ръдкія не только въ Россіи, но и вездъ, гибнутъ въ нихъ безъ всякой пользы для общества. Они бъгутъ отъ всякой дъятельности. Петръ, того и гляди что пойдетъ въ монахи».

У Кирѣевскихъ Грановскій бывалъ каждую середу и встрѣчалъ здѣсь не многолюдное, но интересное общество

образованныхъ людей. Здёсь нерёдко читались литературныя новости. «J'ai aussi lu deux articles, que j'ai écrits en quelques heures, épargnées à mes travaux ordinaires..... Cétait même la seule société, que je voyais pendant tout le temps de mon spleen» 1), писаль Грановскій кузинь, говоря о вечерахъ, проводимыхъ имъ у Киръевскихъ. Изъ людей профессорскаго кружка ближе всёхъ Грановскому были въ это время Крюковъ и Р. Последній даваль Грановскому нолезные совъты по служебнымъ отношеніямъ и пъламъ въ университеть, совыты, безь которыхь, какъ признавался Грановскій, у него было-бы еще болье враговь, чемъ сколько онъ ихъ имълъ уже. Въ характеръ Р. были симпатичныя Грановскому черты: «A trente aus passés, писаль онъ о немъ, il est resté enfant, ce qui le fait aimer de tout ceux. qui le connaissent de près et le rend quelquesois ridicule aux veux des sots» 2). Въ письмъ къ Н. В. Станкевичу (26 нояб. 1839 г.) Грановскій говорить: «Между профессорами я, разумъется, сощелся ближе всего съ молодыми, особливо съ Редкинымъ и Крюковымъ.... Съ этими двумя я друженъ; съ прочими хорошъ.... Изъ стариковъ мнъ болъе всего понравились Каченовскій и Перевощиковъ, которые въ свою очередь хороши ко миб.... Съ Давыдовымъ, П. и проч. на тонкей галантерейности». — Со многими изъ московскихъ друзей и пріятелей Н. В. Станкевича Грановскій быль хорошо знакомъ, но не сходился съ ними во мниніяхъ, принятыхъ иными изъ нихъ подъ вліяніемъ неправильно понятыхъ

<sup>1)</sup> Я также читалъ двѣ статьи, написанныя мною въ немногіе часы, свободные отъ обычныхъ трудовъ монхъ..... Это было даже единственное общество, которое я посѣщалъ во время моего сплина.— Инсьмо кузинъ 6 апр. 1840.

<sup>2)</sup> Переступивъ за тридцать лътъ, онъ остался ребенкомъ, что заставляетъ любить его всъхъ, кто знаетъ его близко, и дълаетъ его иногда смъщнымъ въ глазахъ глупцовъ. — Письмо къ сестрамъ япв 1840.

илей Гегеля. На понятія и убъжденія этого кружка опазываль тогла сильное вліяніе Ба-ъ. Не изучивъ систему Гегеля въ цёломъ, знакомый только съ ея частями, онъ дёлаль изъ нея невсегда върные выводы. Философскія фразы, отрывочно взятыя, какъ напримёръ: «все действительное разумно», приводили его къ ошибочнымъ мнъніямъ и приложеніямъ. Подобныя фразы вели людей, принимавшихъ ихъ за истины, къ нассивному отношенію къдъйствительности, къ признанію разумности во всякомъ временномъ явленіи, какого-бы свойства оно ни было. Въ этомъ отношеніи особенно далеко шелъ Бълинскій по свойству своей увлекающейся и страстной природы 1). Такое направленіе, выразившееся скоро въ нъкоторыхъ изъ статей Бълинскаго (Бородинская годовщина, Менцель, и др.), не могло встръчать сочувствіе въ Грановскомъ. Нісколько поздніве онъ писалъ Я. М. Невърову (19 іюля 1840): «Помнишь, какія гадкія статьи написаль Бълинскій о Бородинь и т. д. Ба-ъ первый возсталь противь нихъ, — а кто внушиль эти статьи? Онъ умнъе и ловче Бълинскаго...» Направление Бълинскаго подавало нередко поводъ къ противоречіямъ между имъ и Грановскимъ въ литературныхъ сужденіяхъ. Особенно Шиллеръ былъ предметомъ горячихъ споровъ между ними. Бълинскій переживаль тогда послёднее время своей молодости, разставаясь съ свойственными ей идеальными требованіями, мечтами и отвлеченными стремленіями. Бесёды Ба-а и К-а ознакомили Бълинскаго съ философіей и эстетикой Ге-

<sup>1)</sup> Въ современномъ письмѣ Бѣдинскаго къ Н. В. Станкевнчу находимъ слѣдующія строки: «Я понялъ идею паденія царствъ, законность завосвателей, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріяльной силы, пѣтъ владычества штыка и меча, пѣтъ произвола, нѣтъ случайностей— и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало миѣ въ новомъ видѣ....Слово дѣйствительность сдѣлалось для меня равнозначительнымъ слову Богъ».

геля. Истину жизни Бѣлинскій началъ признавать въ дѣйствительности, а истину искусства въ его объективности. Идеальная поэзія Шиллера, какъ думалъ онъ тогда, обманывала и въ томъ и въ другомъ. Со всею горячностью своего новаго увлеченія онъ возненавидѣлъ Шиллера «за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекрасно-душную войну съ дѣйствительностію» 1).

Во враждѣ Бѣлинскаго противъ поэзіи Шиллера выразилось отрицаніе періода его собственной жизни, его собственнаго односторонняго направленія. Идеальныя и великодушныя стремленія юности, любовь къ человѣчеству, высокіе нравственные идеалы, нашедшіе себѣ прекрасное выраженіе въ поэзіи Шиллера, оставались всегда дорогими душѣ Грановскаго. Въ письмѣ къ Н. В. Станкевичу онъ горько жаловался на понятія Бѣлинскаго и близкихъ ему людей <sup>2</sup>). Бѣлинскій, вслѣдствіе страстности своей природы,

<sup>1)</sup> Бълинскій писаль тогда о Шиллерт къ Н. В. Станкевичу: «Его Разбойники, Коварство и любовь, вкупт съ Фісско, этимъ произведеніемъ птмецкаго Гюго, наложили на меня дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ во имя абстрактиаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухт. Его Донъ Карлосъ—эта блёдная фантасмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человъчеству безъ всякаго содержанія бросила меня въ абстрактный геронзмъ, вит котораго я все презиралъ, все ненавидълъ (и еслибъ ты зналъ какъ дико и болъзненно), и въ которомъ я очень хорошо, не смотря на свой неестественный и напряженный восторгъ, сознавалъ себя — нулемъ». — Письмо Бълинскаго къ Стапкевичу 29 сент. 1839.

<sup>2) «</sup>Извѣстія о литературныхъ трудахъ и понятіяхъ нашихъ знакомыхъ неутѣшительны, отвѣчалъ Станкевичь. Что имъ дался Шиллеръ? Что за непависть?.... Такъ какъ они не понимаютъ, что такое дѣйствительность, то я думаю, что они уважаютъ слово, сказанное

могъ измѣнять разъ принятому направленію только достигши въ немъ до последней крайности. Споры, возникавние между нимъ и Грановскимъ не измѣняли убѣжденій ни одной изъ сторонъ. Только позднее, трудясь надъ критикой въ Отечественных запискахъ. Бълинскій перешелъ къ болье трезвымъ возэрвніямъ на вопросы, возбуждавшіе его споры съ Грановскимъ, не мъшавшіе впрочемъ ихъ личной пріязни. Въ одномъ изъ писемъ Бълинскаго того времени читаемъ: «Грановскій есть первый и единственный человѣкъ, котораго я полюбиль отъ всей души, несмотря на то, что сферы нашей действительности, наши убъжденія (самыя кровныя) діаметрально противоположны, такъ что білое для негочерно для меня, и наоборотъ.... Да, это одинъ изъ тъхъ людей, съ которыми мнъ всегда и тепло и свътло» 1). Грановскій, съ своей стороны, любилъ Бълинскаго за чистоту убъжденій, за энергію, за неизмънно благородныя нравственныя его побужденія. Послёднія мирили его съ запальчивостью литературной полемики Бълинскаго, иногда оскорблявшей тонкое чувство мёры, отличавшее Грановскаго. Въ эту-же зиму Грановскій встрётиль Герцена, который пріёзжаль тогда въ Москву изъ Новгорода и сблизился съ Грановскимъ позднъе, въ 1842, когда поселился въ Москвъ.

Гегелемъ. А если авторитетъ его силенъ у вихъ, то пусть прочтутъ, что онъ говоритъ о Шиллеръ въ Эстетикъ въ разныхъ мѣстахъ, также о Валлен штейнъ въ мелкихъ сочиненіяхъ. А о дъйствительности пусть прочтутъ въ Логикъ, что дъйствительность въ смыслъ непосредственности, внъшняго бытія—есть случайность, что дъйствительность въ ея истинъ есть Разумъ, Духъ. А если Шиллеръ, по ихъ митию, не есть поэтъ дъйствительности, а туманный, то я предлагаю имъ въ поэты Свъчина, который описываетъ, какъ въ сражени инолу стено раздвоило».—См. переписку Н. В. Станкевича, изд. И. В. Анпенковымъ. Письмо 1 февр. 1840 г.

<sup>1)</sup> Письмо Бълинскаго къ Н. В. Станкевичу 29 сент. 1839.

Въ перепискъ Грановскаго упоминается между новыми его знакомствами семейство Огаревыхъ, у которыхъ онъ всякую недълю слушалъ музыку, исполнявшуюся лучшими московскими артистами. «Онъ—тихій, скромный, sittlicher человъкъ; она—умная, свътская, въ хорошемъ смыслъ, и любезная женщина», писалъ Грановскій о мужъ и женъ, составлявшихъ эту семью. Изъ своихъ прежнихъ петербургскихъ знакомыхъ Грановскій нашелъ въ Москвъ Е. Ө. Корша, который занималъ здъсь мъсто библіотекаря при Университетъ. «О Коршъ библіотекаръ я уже говорилъ тебъ, писалъ онъ Н. В. Станкевичу. Когда пріъдешь сюда, ты увидишь и—бьюсь объ закладъ—полюбишь его».

Первая зима, проведенная Грановскимъ въ Москвъ, кончалась. Она прошла для него среди трудовъ, но въ этуже зиму онъ уже ознакомился со всёми кружками образованныхъ людей и литераторовъ, а также со свътскимъ обществомъ Москвы, со всей средой, въ которой предстояло ему жить, начавъ свою дъятельность. Въ началъ апрыля Грановскій закончиль чтеніе курса средней исторіи, успъхъ котораго между студентами, по его собственному признанію, превзошель его ожиданія. «Samedi passé j'ai achevé mes cours, пишеть онъ сестрамъ (9 апр. 1840), et j'ai dit adieu aux étudiants, qui doivent quitter l'université au mois de mai. J'avais préparé par écrit quelques mots, que je voulais leur adresser, comme discours de clôture, mais au moment de les prononcer la parole m'a manqué et cette fois ce n'est pas la timidité, qui en était cause, mais une émotion, que je n'étais pas maître de dompter. Je les ai remerciés pour l'attention, qu'ils ont apportée à mes leçons, je les ai salués et je suis parti. Je connais presque tous les étudiants de ce cours et cela m'a fait de la peine de me séparer d'eux pour toujours. Ils étaient aussi émus à leur tour. On m'a dit, qu'il y en avait, qui avaient des larmes aux yeux. Quelques uns sont venus me remercier, pour «la jouissance (наслажденіе), que leur a procurée mon cours». Puis ils m'ont invité à un dîner, qu'ils donneront entre eux. J'ai été obligé de refuser par-ce que le gouvernement n'aime pas les réunions de ce genre, mais le dîner aura lieu sans moi et on portera un toast à ma santé. J'ai été tout à fait heureux en recevant ces témoignages d'affection, qui me paient au centuple tous les désagréments, que j'ai cus et que je puis encore avoir. C'est la plus belle récompense, que je puisse recevoir». Извъщая сестеръ о своемъ усиъхъ, онъ прибавлялъ: «Ne racontez pas ce que je vous ai écrit» 1). Онъ не любилъ разсказывать о своихъ заслугахъ или успъхахъ никому, кромъ немногихъ близкихъ людей.

На дълъ оправдались надежды Грановскаго, высказанныя имъ въ письмъ изъ Въны друзьямъ своимъ: «Мнъ кажет-

<sup>1)</sup> Прошедшую суботу я кончиль свои лекцін и простился со студентами, которые должны оставить университеть въ мав. Я приготовилъ письменно итсколько словъ, съ которыми хотълъ обратиться къ нимъ, какъ съ заключительною рѣчью, но когда надо было произнести ихъ, я не въ состояніи быль говорить, и на этоть разъ не отъ робости, а отъ душевнаго волненія, преодольть которое я быль не въ силахъ. Я поблагодарилъ за винманіе, съ которымъ они относились къ моимъ лекціямъ, поклонился и ушелъ. Я знаю почти всѣхъ студентовъ этого курса, и мнъ было больно разстаться съ ними навсегда. Они въ свою очередь были также растроганы. Мив говорили, что у иныхъ изъ нихъ были слезы на глазахъ. Нѣсколько изъ студентовъ пришли благодарить меня «за наслажденіе, доставленное имъ монмъ курсомъ». Потомъ они приглашали меня на объдъ, который будеть у нихъ. Я должень быль отказаться, потому-что правительство не любитъ собраній такого рода; но объдъ состоится безъ меня и будетъ провозглашенъ тостъ за мое здоровье. Я былъ вполив счастливъ, принимая эти выраженія любви, сторицею вознаградившія меня за вст непріятности, которыя я испыталь и могу еще испытать. Лучшей награды не можеть быть для меня.... Не разсказывайте того, о чемъ пишу вамъ.-Письмо къ сестрамъ 9 апр. 1840.

ся, что могу действовать при настоящихъ моихъ силахъ и дъйствовать именно словому. Что такое даръ слова? Красноръчіе? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убъждение. Я увъренъ, что меня будутъ слушать студенты». Увъренность Грановскаго была не напрасна. Тайна глубокаго впечатленія, производимаго преподавателемъ на слушателей заключалась нетолько въ его знаніяхъ, въ его художественномъ талантъ представленія, нетолько въ изящно-выразительномъ изложеніи, —она крылась въ глубоко нравственномъ и изящномъ существъ самого преподавателя. Ръчь свою на кафедръ онъ начиналъ, казалось, съ усиліемъ надъ самимъ собою; тогда особенно былъ замътенъ природный недостатокъ его произношенія, что-то похожее на шепелявость. Недостатокъ этотъ однакожь скоро исчезаль, когда, одушевляясь, онь овладываль предметомъ ръчи, и она дълалась вполнъ свободною и живою. Голосъ его звучалъ тономъ задушевности, тономъ, какимъ не высказывается только одно знаніе, но говорить убъжденіе. Слушателю, записывающему слово въ слово чтеніе преподавателя, послъ, когда онъ перечитывалъ его, могло казаться, что онъ что-то пропустиль, чего-то не записаль изъ слышаннаго, потому что тонъ и общее впечатлъніе чтенія оставались неуловимыми для его пера. Неотразимо подчинялся также слушатель нетолько впечатленію изящнаго слова, тона, но и самаго благороднаго образа учителя. Его выразительное лице, большіе, задумчивые глаза, засвъчивающіеся порой изъ подъ густыхъ сросшихся бровей какимъто глубокимъ блескомъ, выющіеся черные волосы, грустная улыбка, все было въ немъ изящно, привлекательно; на всемъ существъ его была печать душевной чистоты, нравственнаго достоинства, вызывающихъ симпатію и довъренность. Въ воспоминаніяхъ слушателей Грановскаго,

оставившихъ университетскія скамьи, послѣ многихъ лѣтъ, его чтенія и ученіе нераздѣльно сливались съ живымъ воспоминаніемъ самого лица учителя.

Наступила весна, а въ это время года Грановскимъ обыкновенно овладъвала какая-то бродячесть. Когда гръло весеннее солнце, текли ручьи, онъ не могъ усидъть дома, бросалъ книги и предавался, какъ говорилъ, цыганству: бродиль по улицамь, посвщаль знакомыхь, заходиль въ клубы, и возвращался къ себъ только поздней ночью. «Les livres sont une fort belle invention, писаль онъ къ Герито (6 апр. 1840), mais à force de jouir de leur beauté j'en suis rassasié pour le moment, et je voudrais voir davantage la société humaine. Heureusement mes leçons sont finies depuis huit jours, et je suis libre de faire tout ce que je veux; j'en profite de la manière suivante: je sors à midi et rentre à deux heures de la nuit. Je ne lis que des romans» 1). «J'ai beaucoup dansé et j'ai un peu fait la cour à trois jeunes personnes à la fois, пишетъ онъ сестрамъ въ концъ того-же мъсяца. Vous allez me croire bien dissipé, bien fou, mes bonnes amies. Hélas! j'aurais bien voulu l'être moi-même, mais cela ne se fait pas» 2).

Въ концъ мая онъ оставилъ Москву, отправившись въ Погорълецъ, гдъ провелъ время до августа въ скучныхъ хлопотахъ по дъламъ отца и въ обществъ сестеръ, съ ко-

<sup>1)</sup> Кипги — прекрасное изобрътеніе, но теперь я пресытился, наслаждаясь ихъ прелестью, и мит болбе хотълось-бы видъть людей. Къ счастію, лекціп мон ужь дией восемь какъ кончены, и я могу дълать что вздумается; пользуюсь этимъ слъдующимъ образомъ: выхожу въ полдень и возвращаюсь къ себъ въ два часа ночи. Читаю только романы.

<sup>2)</sup> Я много танцовалъ и слегка ухаживалъ за тремя молодыми особами въ одно время. Вы подумаете, мон добрыя друзья, что я очень вътренъ и легкомысленъ. Увы! я самъ желалъ-бы быть такимъ, по это не удается.

торыми много читаль и которыхъ училь нёмецкому языку. Въ Погоръльцъ его посътилъ П. В. Киръевскій, бесъды съ которымъ, при всемъ разномысліи между ними, Грановскій находиль не только пріятными, но и поучительными. Въ Москву Грановскій возвратился въ началь августа. Съ этой осени начался для него рядъ горькихъ утратъ. На другой день по прівздв въ Москву поразила его въсть о смерти Н. Станкевича; вскоръ за тъмъ другая о кончинъ Е. И. Фроловой. «Я еще не опомнился отъ перваго удара, писаль онь Я. М. Невърову послъ первой въсти. Настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не върю въ возможность потери. Только иногда сжимается сердце..... Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается върить». — Тогда же онъ пишетъ сестрамъ: «Je vais aux examens, je vois beaucoup de monde et j'ai l'air tout à fait calme. Je ne sais d'où cela vient. J'aurais voulu pleurer; impossible! Dieu me refuse des larmes.... Et comment vous dire ce que je perds en lui. C'est la moitié, la meilleure, la plus noble partie de moi-même, qui est descendue au tombeau...... Tous ceux, qui ont eu le bonheur de l'approcher, ont reconnu sa supériorité et personne n'en a été humilié». Скорбное письмо заключалось словами: «Priez Dieu pour moi, mes bonnes amies» 1). Въ октябръ онъ слъдующими строками извъщалъ Я. М. Невърова о смерти Фроловой: «Я хотъль отложить до другаго письма въсть

<sup>1)</sup> Я являюсь на экзамены, внжусь со многими людьми, и кажусь совершенно спокойнымъ. Не знаю отъ чего происходитъ это. Я желалъ-бы плакать; невозможно! Богъ отказываетъ мнѣ въ слезахъ.... И какъ разсказать вамъ, что я теряю въ немъ. Половина, лучшая, благородивйшая часть меня самого сошла въ могилу...... Всѣ, кому посчастливилось сближаться съ нимъ, признавали его превосходство и никто не былъ униженъ имъ...... Молитесь за меня, мон добрыя друзья.—Инсьмо къ сестрамъ авг. 1840.

о новой потеръ, понесенной нами-и иътъ силъ умолчать о ней. Фролова умерла. Все лучшее, все что было украшеніемъ лучшихъ дней моей и, в роятно, твоей жизни, покидаетъ насъ. Полтора года тому назадъ мы всъ были вмъстъ, и никто не думалъ о смерти, и всъ мы строили планы для будущаго. Грустно подумать о будущемъ теперь..... Въ послъднемъ ея письмъ лежало нъсколько листковъ изъ ея букета. Они стали мив очень дороги».—Грановскій силился бороться съ горемъ: онъ принялся за свои труды для лекцій, началь готовить диссертацію на степень магистра, посвящая этимъ занятіямъ отъ 10 до 12 часовъ въ сутки. Онъ снова началъ посъщать московское общество и успокоиваль сестерь, извъщая ихъ, что здоровье его не пострадало отъ горя; однакожь въ январъ ему пришлось уже обратиться къ медикамъ. Они нашли въ немъ сильное разстройство нервовъ, совътовали отдохнуть отъ трудовъ, назначили леченіе, и онъ уже признается въ письмъ къ сестрамъ: «La mort de Nicolas (Станкевича) et de M-me Froiosf-voilà ce qui m'a dérangé. Je les vois chaque fois en rêve et chaque fois, que cela m'arrive je me sens plus mal» 1). Онъ однакоже такъ-же мало поддавался бользни, какъ и другимъ невзгодамъ, пока были силы бороться съ ними. Не на долго и не во многомъ онъ измѣнилъ, по совъту медиковъ, своему образу жизни и своимъ трудамъ. Въ февралъ онъ началъ держать экзаменъ на степень магистра. Онъ приступилъ къ этому неохотно и только уступая требованію начальства, которое не могло назначить его профессоромъ въ степени кандидата, съ которой Грановскій вступиль въ университеть преподавате-

<sup>1)</sup> Смерть Николая (Станкевича) и Фроловой—вотъ что разстроило меня. Я вижу ихъ постоянио во сив, и всякій разъ послѣ этого мив дълается хуже. Письмо къ сестрамъ 17 янв. 1840.

демъ. Онъ писалъ кузинъ (20 февр. 1841): «Je vais enfin me soumettre à la volonté de mes chefs et faire mon examen. Il est impossible de faire entendre raison à ces messieurs. Je commence samedi prochain cette farce, qui me prendra beaucoup de temps et me fait faire beaucoup de choses inutiles. Le seul résultat de toutes ces tracasseries sera, que je recevrai un millier de roubles de plus, que je n'en reçois maintenant. C'est ce qui me console un peu» 1). Грановскій окончиль свой магистерскій экзамень, а защитиль диссертацію только въ 1845 году. Дело это длилось такъ долго отчасти всябяствіе безпечности его въ дълахъ, которыя касались исключительно личнаго его интереса, отчасти отъ препятствій, которыя, какъ увидимъ далье, встрытила его диссертація въ самомъ университеть; отчасти-же отъ того, что трудъ его и досугъ постоянно тратились на дъла и нужды другихъ людей. Онъ никогда не скупился своимъ временемъ и участіемъ, онъ готовъ былъ дълиться со всъми и каждымъ своими талантами, знаніями, способностями, всёмъ и каждому онъ готовъ быль дарить свои совъты, указанія, помощь. Мать, незнающая что дълать съ своимъ сыномъ, какъ его воспитывать, гдъ учить, обращалась къ Грановскому. Онъ принималъ ее у себя, ъхалъ къ ней, говорилъ съ ней и съ сыномъ, давалъ совъты и наставленія и исполняль все это будто по обязанности. Учитель, ищущій мъста, педагогъ или гувернеръ-иностра-

<sup>1)</sup> Я, наконецъ, покоряюсь требованіямъ моихъ начальниковъ и приступаю къ моему экзамену. Невозможно вразумить этихъ господъ. Въ будущую субботу я начинаю этотъ фарсъ, который отниметъ у меня много времени и заставитъ меня заниматься многими безполезными вещами. Единственнымъ результатомъ всёхъ этихъ хлопотъ будетъ то, что я стану получать тысячью рублями болѣе, чѣмъ получаю теперь. Это нѣсколько утѣшаетъ меня. — Письмо къ кузниъ 20 февр. 1841 г.

нецъ, литераторъ или молодой ученый къ нему-же обращались за совътомъ, рекомендаціей, нужной книгой, часто за однимъ сочувствіемъ или ,одобреніемъ своимъ намфреніямъ и предпріятіямъ. Много расточаль Грановскій на все это своихъ силъ и способностей; сколько добра было посъяно такою щедростію — кто это знаеть, кто скажеть? «Je travaille de dix à douze heures par jour, писалъ онъ сестрамъ (27 сен. 1840), et encore ne puis-je pas disposer à mon gré du peu de temps, qui me reste. Tantôt c'est chez moi, qu'on vient, tantôt je suis obligé d'aller moi-même quelque part..... C'est avec le plus grand empressement, que je tâche d'être utile à qui que ce soit; cependant quelquefois j'aurais voulu avoir un jour de loisir, un jour à moi seul, et cela ne m'arrive jamais» 1). Случалось, что утомленный посътителями, онъ спасался бъгствомъ изъ дома, но студентовъ онъ принималъ ежедневно. Его совъты, участіе, книги были всегда къ ихъ услугамъ. «Мнъ, по прівздъ сюда, совътовали держать себя подалье отъ студентовъ, потому что они легко забываются, писаль онъ Станкевичу еще вскоръ послъ прівзда въ Москву (25 нояб. 1839). Я не послушался, и хорошо сдёлалъ. Въ исполненіи моихъ обязаннностей я не сдёлаю никакой уступки, но внё этихъ обязанностей миж нельзя запретить быть пріятелемъ со студентами. Примъромъ мнъ служитъ въ этомъ отношеніи Р., который, давно ординарный, хорошо знаетъ нравы студентовъ-и позволяетъ имъ обращаться съ собою, какъ съ

<sup>1)</sup> Я работаю отъ 10 до 12 часовъ въ день и тъмъ не менъе я не могу располагать свободно немногимъ остающимся у меня временемъ. То приходятъ ко мнъ, то я самъ долженъ отправляться куда нибудь..... Я съ величайшимъ усердіемъ стараюсь быть полезнымъ кому-бы то ни было; однакожь иногда хотълось-бы имъть свободный день, день только для себя; но этого пикогда не случается.

товарищемъ: они говорятъ ему, когда онъ дурно читалъ и т. д.. Это не мъшаетъ ему на экзаменъ ставить пріятелямъ своимъ нули и единицы, за что они вовсе не сердятся-потому-что привыкли. Каждый знаетъ, чего онъ стоить, и не требуеть болье... Разумьется, что иногда случается ошибаться — приходить студенть, показываеть большое участіе къ наукъ, просить совътовъ и книгъ, а открывается, что это тонкая политика; но въдь безъ этого нигдъ нельзя обойтиться. Еще невыгода: посъщенія студентовъ берутъ много времени».... Въ письмъ кузинъ (16 пояб. 1840), жалуясь на посътителей прерывающихъ его занятія, онъ говорить: «C'est une espèce d'esclavage dont il est impossible de se libérer ici, et sur-tout dans ma position. Il y a toujours des étudiants, qui ont quelque chose à dire, et auxquels mon domestique ne peut pas répondre par ии «дома нътъ» 1). Но не одни посътители отнимали много часовъ у Грановскаго. Въ первые два года своей жизни въ Москвъ онъ по временамъ самъ дълался усерднымъ посътителемъ московскихъ раутовъ и вечеровъ. «Je travaille jour et nuit, ce qui ne m'empéche pas d'aller de temps en temps dans le monde» 2), увъдомляль онъ сестерь осенью 1840 года. Иной разъ онъ проводилъ надъ книгами день до 9 часовъ вечера, потомъ танцовалъ до 12 ночи, а затъмъ возвращался опять къ своимъ книгамъ. Случалось и такъ, что, проведя ночь на балу, онъ возвращался къ себъ въ 5 часовъ утра и не ложась въ постель, принимался за

<sup>1)</sup> Это своего рода рабство, отъ котораго нельзя здѣсь освободиться, и особенно въ моемъ положеніи. Всегда есть студенты, которымъ пужно что нибудь сказать миѣ и которымъ мой слуга не можетъ отвѣчать: дома иѣтъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Я работаю день и ночь, что не мѣшаетъ мнѣ время отъ времени появляться въ свѣтъ.

свои книги, делалъ нужныя выписки и заметки, а къ 9 часамъ утра являлся, можно сказать, почти прямо съ бала на лекцію. Разсказывая о такой лекціи послі бала въ письмъ кузинъ, онъ писалъ (20 февр. 1841): «Les étudiants, bonnes gens qu'ils sont, ne se doutaient pas du tout de la manière, dont j'avais passé mon temps. Ils ont cru dans l'innocence de leurs coeurs, que mes veilles sont consacrées au travail. Et je n'ai pas cherché à les désabuser» 1). Онъ писаль кузинь, жалуясь на плохое здоровье: «Il m'arrive de danser jusqu' à trois heures du matin, ce qui me rend encore plus malade, mais que faire-je ne suis pas assez sérieux pour mes 27 ans» 2). Участіе, принимаемое Грановскимъ въ московскихъ увеселеніяхъ объясняется не одною только потребностію разсвяній и общества людей для человъка съ живымъ и общительнымъ характеромъ. Въ эту зиму встрътилъ онъ будущую жену свою, а вечера и танцы давали ему возможность часто видёться и сближаться съ нею. Онъ писалъ сестрамъ (24 февр. 1841): «Cet hiver surtout me laissera de longs souvenirs. Je ne sais, si ces souvenirs me seront agréables-cela dépend de l'avenir et de la tournure, que prendront les choses. Qu'importe! J'ai du moins vécu, j'ai eu des moments, si non de bonheur, du moins d'un plaisir bien vif-et tout cela malgré mon passé, mes pertes si récentes et mes souvenirs, qui m'obsèdent. Je me suis jeté dans ce tourbillon pour m'échapper à moi-même, et maintenant il me serait difficile d'en sortir sans regret et

<sup>1)</sup> Добряки-студенты нисколько не подозрѣвали того, какъ я провелъ мое время. Они вѣрили, въ простотѣ души, что безсонные часы мои посвящены работѣ, а я не постарался разувѣрить ихъ въ этомъ.

<sup>2)</sup> Мит случается тапцовать до 3 часовъ утра, отъ чего я дълаюсь еще болте больнымъ; но что дълать—я не довольно серьезенъ для монхъ 27 лътъ.—Письмо къ кузинт 16 ноября, 1840.

peut-être sans remords» 1). Въ мартъ онъ уже просилъ у отца позволенія на женитьбу.

Въ іюнъ Грановскій посьтилъ Погорълецъ, откуда, проведя съ родными около шести недёль, спёшилъ въ половинъ іюля въ Москву, къ своей невъстъ. Въ октябръ онъ обвънчался съ Е. Б. Мюльгаузенъ. Съ этого времени дома онъ не встръчалъ той пустоты и одиночества, которыя заставляли его прежде искать толпы и разстянія. Жизнь его потекла спокойнее и ровнее; онъ сталъ реже являться въ свътскихъ кругахъ общества, жилъ болъе у себя и среди друзей. Въ числъ послъднихъ вскоръ явился человъкъ, сдълавшійся для Грановскаго дорогимъ на всю его жизнь. Въ 1842 году переселился въ Москву изъ Новгорода А. И. Герценъ. Живой, умный, разнообразно образованный, полный интересовъ научныхъ и общественныхъ, даровитый и остроумный, онъ соединяль въ себъ все, что дълало его бесъду и сообщество привлекательнымъ и живительнымъ для Грановскаго и друзей его. Тёсный кружокъ друзей собирался часто вмъстъ. Каждый изъ нихъ много читалъ. Всякое значительное явленіе, къ какой бы области знанія, искусства, литтературы ни принадлежало оно, было извъстно одному изъ нихъ. Прочтенное и узнанное въ спорахъ и бесъдахъ дълалось общимъ достояніемъ друзей. Рядомъ съ веселой бесъдой, шутками и остротами друзья обмъ-

<sup>1)</sup> Особенпо эта зима оставить во мив долгія воспоминанія. Не знаю, будуть-ли эти воспоминанія для меня пріятны: это зависить оть будущаго, оть того оборота, который примуть обстоятельства. Ну что-жь! По крайней мъръ я жиль, я испыталь минуты, если не счастія, то по крайней мъръ сильнаго удовольствія—и все это, не смотря на мое прошлое, на столь педавнія мои утраты и неотступныя мои воспоминанія. Я бросился въ этоть вихрь, чтобы спастись оть самого себя, а теперь мив трудно оставить его безъ сожальнія и, можетъ-быть, безъ раскаянія.

нивались мнѣніями, мыслями, новостями. Въ частыхъ бесъдахъ обобщались ихъ понятія и мнѣнія. Въ этомъ кружкѣ образованныхъ и одушевленныхъ живыми интересами людей нерѣдко появлялись замѣчательнѣйшіе и даровитѣйшіе изъ нашихъ литтераторовъ и артистовъ. Частымъ гостемъ бывалъ въ немъ М. С. Щепкинъ, находившій здѣсь пищу своимъ артистическимъ интересамъ и своему обширному уму, воспріимчивому до послѣднихъ дней его старости.

Друзья не довольствовались наслажденіемъ мыслію и знаніемъ. Они были д'ятельны въ той м'єрь, въ какой современныя условія допускали научную и литературную діятельность. Иной изъ нихъ издавалъ газету, другой переводы, третій писаль статьи для журнала. Дівтельность Грановскаго была посвящена университету. Но мы уже знаемъ, что еще въ началъ своего профессорскаго поприща онъ замъчаль, что лучшіе молодые люди, оставляя университеть, теряли участіе ко всему, что занимало ихъ въ стънахъ его. Онъ замъчалъ равнодушіе массы общества, отсутствіе въ немъ интересовъ. Ознакомившись въ Москвъ съ разнообразными представителями русскаго общества, съ его повседневною жизнію, онъ ясно видёлъ чего ему недоставало. Въ одномъ изъ писемъ Грановскаго кузинъ (24 сент. 1840) читаемъ: «Comment voulez-vous vous amuser avec une société, qui s'ennuie horriblement parce qu'il lui manque tout mouvement intellectuel, tout intérêt vivant et qui se donne tous les efforts possibles, afin de déguiser cet ennui. Je ne conçois vraiment pas, comment ces gens font pour ne pas périr de langueur» 1). Паданіемъ журнала, по мижнію Грановскаго и его друзей, можно было противодъйствовать

<sup>1)</sup> Какъ вы будете веселиться въ обществъ, которое страшно скучаетъ, потому что ему недостаетъ всякаго умственнаго движенія, всякаго живаго интереса и которое дълзетъ всевозможныя усилія,

вліянію общественной апатіи на молодые и болрые умы. Мысль о журналь пробудилась въ Грановскомъ вскоръ послъ его прівзда въ Москву изъ-за границы. Онъ желалъ издавать журналь научный и литературный, не назначая его для массы публики. О характеръ задуманнаго изланія онъ писалъ тогда Н. В. Станкевичу слъдующее: «Наука строгая, но въ формъ доступной каждому истинно образованному человъку. Педантскія разсужденія о подробностяхъ, не имфющихъ общаго человфческаго интереса-вонъ. Распространение Humanitat—вотъ цель. Дрянной публике мы угождать не станемъ: лучше имъть 600 подписчиковъ. Болъе и не желаемъ на первый разъ.... Ежегодно отъ 4 до 6 книжекъ»... Думая о журналъ для образованнаго меньшинства, Грановскій конечно иміль въ виду молодыхъ людей, которые, оставляя университеть, утрачивали, какъ замъчалъ онъ, всякое участіе къ интересамъ, занимавшимъ ихъ въ стънахъ его, а общедоступнымъ изложениемъ научнаго отдела журнала надеялся пріобрести ему со временемъ болъе обширный кругъ читателей. Мысль объ этомъ изданіи не могла осуществиться за недостаткомъ денежныхъ средствъ. Находились люди, предлагавшіе Грановскому деньги на это предпріятіе, но онъ отказался отъ ихъ предложенія изъ опасенія подчинить журналь вліянію или вмёшательству постороннихъ лицъ. Мысль о журналё смънялась тогда въ немъ мыслію объ изданіи сборниковъальманаховъ. Онъ хотёлъ издавать ихъ самъ, побуждалъ къ тому-же другихъ. «Я подбиваю Ивана Кирвевскаго издать альманахъ, писалъ онъ (лътомъ 1840) Я. М. Невърову. У него всъ средства: связи со всъми, что есть хорошаго въ

чтобы прикрыть эту скуку. Я право не понимаю какъ эти люди не погибаютъ отъ тоски.

нашей литературъ. Я объщаль съ своей стороны также ему историческую статью. Состоится-ли предпріятіе—не знаю».

Всь подобныя желанія Грановскаго не исполнялись то за неимъніемъ денежныхъ средствъ, то за недостаткомъ правительственнаго разръшенія на изданіе. Въ 1844-мъ году у Грановскаго и друзей его снова пробудилась надежда на изданіе журнала, которой, какъ увидимъ далье, также не суждено было осуществиться. Грановскій долженъ быль отказываться отъ своихъ желаній, отъ стремленія расширить кругъ своей дъятельности и смиряться предъ необходимостію. Онъ писаль своему наставнику и другу, Вердеру (4 окт. 1843), припоминая бесёды съ нимъ въ Берлинъ: «Nie habe ich so gut begriffen, was Sie mir damals oft sagten: arbeiten und entsagen! Am Ende lässt sich doch Nichts anders machen. Ich habe schon so vielen Hoffnungen meiner Jugend entsagt; es bleibt mir nur meiner Jugend selbst zu entsagen; und diess Opfer werde ich auch bald bringen, denn ich fühle es wohl, mein Herz wird alt und mude. Es ist eine traurige Zeit, die unsrige, und besonders in meinem Lande. Man kommt nicht zur That und man sehnt sich doch nach innerer Ruhe. Eine angestrengte Thätigkeit hätte mich bei weitem weniger erschöpft, als dieser namenlose und zwecklose Drang. Ist es Ihnen eben so gegangen? Es gibt doch Leute, die sich so leicht versöhnen, für mich ist eine Versöhnung kaum möglich. Meine Freunde nennen mich einen Schwärmer, aber ich glaube, dass meine Krankheit eine andere ist, als Schwärmerei. Zu dieser habe ich weder Zeit noch Neigung.... Ich arbeite übrigens so viel sich in Russland arbeiten lässt und glaube fest an eine bessere Zukunft, nicht für mich persönlich, aber für diejenigen, die später in die Welt kommen. Die werden es gut und

billig haben» 1). Обманутыя желанія Грановскаго не охлаждали въ немъ стремленій дъйствовать на томъ поприщъ, которое особенно соотвътствовало его таланту и призванію. Мы видъли, что онъ сознавалъ свое призваніе дъйствовать по преимуществу, живымъ словомъ. Онъ ръшительно и ръзко отказывался отъ приглашенія читать лекціи дамамъ для развлеченія ихъ праздной скуки, но ръшился начать въ стънахъ университета публичный курсъ исторіи среднихъ въковъ, не принося въ жертву легкости и занимательности изложенія его серьезнаго и строгаго характера.

Готовясь къ чтенію задуманнаго курса, Грановскій писаль въ Петербургъ къ другу своему, Н. Х. К — у: «Я начну 23 числа (ноября), во вторникъ, въ половинъ третьяго. Выпей стаканъ вина за успъхъ. Присутствіе дамъ можетъ меня нъсколько сконфузить, и первая лекція можетъ быть плоха, а это сдълаетъ дурное впечатльніе. Впрочемъ, я надъюсь не ударить лицомъ въ грязь и высказать моимъ слушателямъ ен masse такія вещи, которыя я не ръшился

<sup>1)</sup> Никогда не понималь я такъ хорошо того, что вы мит тогда часто говорили: работать и отрекаться. Въ концъ концовъ не остается дълать инчего другаго. Я уже отказался отъ столькихъ надеждъ моей юности; мит остается только отказаться и отъ самой юности, и я скоро принесу и эту жертву, потому-что сердце мое, я это чувствую, старфеть и устаеть. Печально наше время, и особенно въ моемъ отечествъ. До дъла не достигаешь, и однакожь желаешь впутренняго мира. Напряженияя дъятельность истомила-бы меня гораздо менте, чъмъ это стремление безъ имени и цъли. Испытали ли вы то же? Есть люди, которые легко примиряются; для меня примиреніе едва-ли возможно. Друзья мон называють меня мечтателемь, но я думаю, что бользиь моя иная, а не мечтательность. Для последней у меня истъ ин времени, ни склонности... Я работаю впрочемъ, насколько возможно работать въ Россіи, и твердо вірю въ лучшую будущность, не для меня лично, по для техъ, которые явятся на свътъ поздиве. Имъ все дастся дешево и хорошо.

бы сказать каждому по-одиночкъ. Вообще хочу полемизировать, ругаться и оскорблять: Е-а сказала миж давно, что у меня много враговъ. Не знаю, откуда они взялись; лично я едва-ли кого оскорбилъ, следовательно источникъ вражды-въ противуположности мнъній. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моихъ враговъ». Съ къмъ-же хотълъ полемизировать Грановскій, какія мижнія хотълъ оскорблять? Въ Москвъ были тогда въ большомъ ходу толки объ отношеніи исторіи и цивилизаціи Европы къ нашему отечеству и его исторической жизни. Въ концъ тридцарыхъ годовъ въ средъ московскихъ литераторовъ и ученыхъ образовался кругъ людей, сдёлавшихся извёстными подъ именемъ славянофиловъ. Грановскій и его друзья находились со многими изъ нихъ въ пріязненныхъ отношеніяхъ. Личныя достоинства и таланты такихъ лицъ, каковы были братья Киртевскіе, К. С. Аксаковъ и др., Грановскій искренне уважаль, не раздъляя ихъ любимыхъ мнъній. Многое въ послъднихъ было совершеннымъ противоръчіемъ глубокимъ убъжденіямъ и искреннимъ задушевнымъ желаніямъ Грановскаго. Провозглашая начало народности, славянофилы во имя его провозглащали вмъстъ и вражду къ Западу, его идеямъ, его исторіи. Не признавая благотворности реформъ Петра, они искали свои идеалы для будущности Россіи въ ея исторіи до Петра, смыслъ которой толковали сообразно своимъ воззрѣніямъ. Начало народности было живо для нихъ только въ простонародности, въ тъхъ слояхъ русскаго общества, куда не проникало вліяніе образованія, гражданственности, условій государственнаго быта, всего, что, по мнжнію славянофиловъ, было насильственно привито Россіи Петромъ. Они мечтали о какомъ-то особенномъ, исключительно народномъ характеръ не только русской жизни, русскаго быта, русскаго

искусства, но и русской науки. Какъ историкъ и какъ человъкъ, исполненный живаго сочувствія къ лучшимъ результатамъ европейскаго прошлаго, къ великимъ идеямъ и задачамъ современности и всемірному значенію науки, Грановскій не могъ имъть ничего общаго съ подобными мнъніями. Русскому народу, какъ и всякому другому, надо воспитывать свои силы, надо трудиться въ жизни и наукъ. Въ этой истинъ нътъ ничего, чего-бы не понимали и чего-бы не принимали люди, не раздълявшіе всъхъ остальныхъ мечтаній, исключительности и историческихъ фантазій славянофиловъ, и потому причисленные послъдними къ партіи Запада, какъ называли славянофилы своихъ противниковъ, къ которымъ причисляли и Грановскаго. Грановскій и ніжоторые изъ друзей его неріздко вели споры и пренія въ личныхъ бесёдахъ съ сторонниками славянофильства. Мивнія славянофиловъ появлялись печатно «Москвитянинъ», издававшемся въ сороковыхъ годахъ г. Погодинымъ съ участіемъ Шевырева, и нѣкоторое время подъ редакцією И. В. Киръевскаго. Въ печати противъ этихъ мнтній прежде и энергичнте другихъ выступиль Бт. линскій на страницахъ «Отчественныхъ Записокъ». Въ своемъ публичномъ курсъ Грановскій, въ свою очередь, желалъ высказаться открыто, если не прямо противъ отвергаемыхъ имъ мнъній, то по крайней мъръ по поводу вопросовъ, обсуждавшихся досель въ личныхъ преніяхъ между сторонниками такъ называемыхъ западничества и славянофильства.

Въ Московскихъ Въдомостяхъ 1843 года <sup>1</sup>) встръчаемъ современный отчетъ о публичномъ курсъ, читанномъ Грановскимъ. Мы читаемъ въ немъ: «Въ то время, когда трудный вопросъ объ истинномъ отношении западной цивили-

<sup>1)</sup> Cm. No 142.

заціи къ нашему историческому развитію занимаетъ всёхъ мыслящихъ и разръшается противоположно, является одинъ изъ молодыхъ преподавателей нашего университета на каөедрь, чтобъ передать живымъ словомъ исторію того оконченнаго отдъла судебъ міра германо-католическаго, котораго самобытно развивающаяся Россія не имъла. Г. Грановскій выходить передъ московскимь обществомь не какъ адвокать среднихъ въковъ, а какъ заявитель великаго ряда событій въ ихъ органической связи съ судьбами всего человъчества... Онъ въ правъ требовать, чтобы, желая осуждать и отталкивать цёлую фазу жизни человечества - выслушали покрайней мъръ симпатическій разсказъ о ней... Въ наше время глубокое уважение къ народности неизъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрять на европейское, какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловъческомъ утратить Русское. Генезисъ такого воззрѣнія — понятенъ; но и неправда его-очевидна... Мы должны уважить и оцънить скорбное развитіе Европы, которое такъ много даетъ намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человіческаго, которое раскрываеть въ мнимомъ врагъ-брата, въ расторжени-миръ: одно сознание этого . единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный потомъ и кровью Западомъ».

Въ часъ, назначенный для открытія чтеній Грановскаго, университетская аудиторія была полна. Въ ней собралось образованнъйшее общество Москвы, литераторы, военные, дамы, старики и юноши. Робко, тихимъ голосомъ, едва слышнымъ на заднихъ скамьяхъ аудиторіи, пачалъ смущенный преподаватель свое первое чтеніе изложеніемъ развитія науки чсторіи; во второмъ онъ излагалъ современное состояніе философіи исторіи, и уже овладълъ полнымъ

вниманіемъ и симпатіей слушателей. На третьемъ чтеніи его встрътили и проводили громкія, единодушныя рукоплесканія аудиторіи. Въ современномъ письмѣ одного изъ слушателей этого публичнаго курса находимъ следующія строки: «Аудиторія набита биткомъ и тишина до того велика, что слабый голосъ его слышенъ съ края въ край... Какая округлость въ каждой лекціи, какой широкій взглядъ и какая гуманность! это-художественный, полный любви и энергіи разсказъ». Современный отчеть, явившійся въ Московскихъ Въдомостяхъ, о чтеніяхъ Грановскаго, замічаль: «Органъ его бъденъ, но какъ богато искупается этотъ физическій недостатокъ прекраснымъ языкомъ, огнемъ связующимъ его ръчь, полнотою мысли и полнотою любви, которыя очевидны не только въ словахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. Въ слабомъ его голосъ есть нъчто, проникающее въздушу, вызывающее впиманіе. Въ его ръчи много поэзіи и нимальйшей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ лицъ видна внутренняя добросовъстная работа».

Характеристику чтеній Грановскаго находимъ въ 7-мъ № Москвитянина за 1844 годъ. Мы читаемъ здѣсь: «Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ, онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ— но не оскорблялъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества—далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ вездѣ покорялся объего

ективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ... Умъть во всъ въка, у всъхъ народовъ во всъхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человъческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ-бы они рубищъ ни были, въ какомъ-бы неразумномъ возрастъ мы ихъ ни застали, видъть, сквозь туманныя испаренія временнаго, просвъчивание въчнаго начала, то есть въчной нъли-великое дъло для историка. Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго, живо представлялся мив Гораціо, съ стъсненнымъ сердцемъ повъствующій повъсть о Гамлетъ, возлъ помоста, на которомъ покоится тъло его. Въ Гораціо и мысли нътъ воскресить принца; смерть Гамлета для него событіе, онъ самъ сквозь слезы указываеть на юнаго Фортинбраса, которому завъщена кровавая порфира, но онъ не можетъ отказать въ грусти падшему; - такъ и въ сочувствіи Грановскаго къ среднимъ въкамъ не было ничего вспять текущаго, обращающаго назадъ. Любовь и сочувствіе къ побъжденному — верхъ побъды... Грановскій (не смотря на упреки дёланные ему въ началё курса) прекрасно поняль каковь должень быть русскій языкь о западномъ дълъ. Онъ ни разу не внесъ въ катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, ни одного намека изъ сегодняшнихъ споровъ ихъ наследниковъ; не для того взята была имъ въ руки запыленная хартія средникъ вѣковъ. чтобы въ ней сыскать опору себъ, своему образу мыслей: ему не нужна средневъковая инвеститура, онъ стоитъ на иной почвъ. Отъ этого его преподавание получило тотъ характеръ искренности и добросовъстности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая такъ редко встречается въ исторіи; событія, несгнетаемыя никакой личной теоріей, являлись въ его разсказъ совершенно ожившими. Мнъ случалось много разъ слышать нелъпые вопросы, по-

чему онъ не высказывается яснье, что онъ хочеть доказать, какая цъль его? Онъ и любитъ феодализмъ и радъ его паденію — и пр... Многосторонность живаго наводитъ страхъ и уныніе на одностороннихъ людей, они требуютъ du positif!... Но Грановскій слишкомъ историкъ въ душь, чтобы впасть въ ненужную односторонность... Грановскій миноваль другой подводный камень, опаснъйшій нежели пристрастіе въ воззрѣніи на феодальныя событія. Знакомый съ писаніями великихъ германскихъ мыслителей, онъ остался независимъ. Онъ прекрасно опредълилъ современное состояніе философіи исторіи во второмъ чтеніи, но не подчиниль живаго развитія никакой оцепеняющей формуль... Принимая исторію за правильно развивающійся организмъ, онъ нигдъ не подчинилъ событій формальному закону необъходимости и искусственнымъ гранямъ. Необходимость являлась въ его разсказъ какою-то сокровенною мыслію эпохи; она ощущалась издали, какъ нъкій Deus implicitus, предоставляющій полную волю и полный разумъ жизни».

Изъ указаннаго здёсь характера публичныхъ чтеній Грановскаго уже видно, что высказанныя имъ въ письмѣ къ другу намѣренія полемизировать и оскорблять мнѣнія противниковъ, могли быть приведены имъ въ исполненіе только въ той формѣ и тѣмъ способомъ, которые были свойственны его историческому созерцанію, его благородной и гуманной природѣ. Онъ опровергалъ мнѣнія противниковъ также, какъ высказывалъ свои убѣжденія—раскрытіемъ смысла повѣствуемыхъ событій и явленій. Историческія явленія въ его изложеніи говорили сами за себя. Такою явилась та полемика, съ которою обѣщалъ выступить Грановскій; однакоже она не сдѣлалась отъ того менѣе дѣйствительною и незамѣтною для людей, упрекавшихъ его въ пристрастіи къ Западу, въ непониманіи русской жизни, въ отступничествѣ

оть народности. Послъ третьяго своего чтенія Грановскій пишеть Н. Х. К-у: «Лекціи мои произвели болье впечатльнія, нежели я ожидаль. Въ аудиторіи ныть мыста дамы прівзжають за полчаса до начала, чтобы свсть поближе: я самъ-boeuf à la mode, Хвалять и бранять не въ мъру. Шевыревъ уже отпустиль ийсколько ядовитыхъ фразъ на счетъ моего направленія и пристрастія къ извъстнымъ идеямъ; написалъ статью въ Москвитянинъ; я еще не читалъ, но знаю, что эту статью значительно укоротиль П-нъ. Давыдовъ ругаетъ меня наповалъ, однимъ словомъ ругаютъ всъ, кому следуетъ.... Остервенение Славянъ возрастаетъ съ каждымъ днемъ; они ругаютъ меня не за то, что я говорю, а за то, о чемъ умалчиваю. Я читаю исторію Запада, а они говорять: зачёмъ онъ не говорить о Россіи...... Впрочемъ, я напечатаю свои лекціи по окончаніи курса, дабы не было глупыхъ толковъ».

Статья Шевырева о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго появилась въ 12 книгъ Москвитянина за 1843 годъ. Въ ней читаемъ между прочимъ: «Мы совершенно увърены въ полноть убъжденій, которыя ученый приносить на кафедру, по не можемъ сказать того-же относительно многосторонности и безпристрастія, какихъ мы вправъ были ожидать отъ Русскаго ученаго.... Онъ самъ добровольно сталъ въ ряды западныхъ мыслителей, тамъ приковалъ себя къ одному чужому знамени и объщаль намъ быть эхомъ одной только стороны историческаго ученія». Статья упрекала Грановскаго за то, что всё историческія школы принесены имъ въ жертву одной книгъ (подъ которою въроятно разумълась философія исторіи Гегеля). Подобные упреки всего менъе могли справедливо относиться къ чтеніямъ Грановскаго, свободнымъ отъ всякой предвзятой теоріи, отъ всякаго односторонняго ученія. Онъ отвічаль своимь обвинителямъ съ каоедры смёло и открыто. На одной изъ лекцій онъ спросиль ихъ, почему онъ долженъ ненавидёть Западъ, и зачёмъ, ненавидя его развитіе, сталъ-бы онъ читать его исторію. «Меня обвиняють, сказаль онъ, въ томъ, что исторія служить мнё только для высказыванія моего воззрѣнія. Это отчасти справедливо, я нмёю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; еслибъ я не имёль ихъ, я не выщелъ-бы публично передъ вами, для того чтобы разсказывать, больше или меньше занимательно, рядъ событій».

Чтенія Грановскаго принимались аудиторіей съ такимъ сочувствіемъ и восторгомъ, что упреки и обвиненія немногихъ голосовъ замолкли подъ вліяніемъ общаго настроенія. Между слушателями и преподавателемъ установилась внутренняя, взаимная связь, живительно действовавшая на объ стороны. Аудиторія, увлеченная словомъ преподавателя, усиливала его энергію и одушевленіе. Казалось, онъ самъ развивался во время чтеній. Онъ росъ и крѣпнулъ на каоедръ. Въ концъ апръля Грановскій читаль заключительную лекцію своего публичнаго курса. Приведемъ строки изъ письма слушателя, присутствовавшаго на этой лекціи: «Аудиторія была биткомъ набита, Грановскій заключиль превосходно; онъ постигъ искусство какъ-то пѣжно, тихо коснуться тайныхъ, заповёдныхъ сторонъ сердца, такъ что оно само радуясь трепещеть и обливается кровію. Публика, можетъ, сначала стала собираться шутя, куріоза ради; но вскорт она была увлечена ей вовсе невтдомымъ наслажденіемъ энергической всенародной ръчью; смълая чистота романтическая нъжность, открыто-благородный образъ мыслей, въра въ прогрессъ и любовь къ каждой увядающей формъ — возбуждали трепетное сочувствіе. чивъ, онъ всталъ. Благодарю, говорилъ онъ, тъхъ, которые сочувствовали съ моими убъжденіями и оценили добро-

совъстность, благодарю и тъхъ, которые, не раздъляя ихъ. съ открытымъ челомъ, благородно высказывали мнъ свое чесогласіе. При этихъ словахъ онъ какъ-то весь трепеталъ и слезы были на глазахъ, когда онъ еще разъ сказалъ: благодарю васъ». — Послъ заключительныхъ разъ словъ Грановскаго вся аудиторія поднялась съ восторженными рукоплесканіями, раздались крики: браво! прекрасно! трескъ, шумъ; дамы махали платками, другіе бросились къ ка өедръ, жали руки преподавателя, требовали его портрета. Онъ хотвль уйти изъ аудиторіи, но толпа преграждала путь ему. Онъ стояль блёдный, сложа руки и склоня голову, хотълъ произнести нъсколько словъ, и не могъ. Шумъ одобренія поднялся съ новою силою, росъ и длился. Студенты толпою заняли лъстницу, по которой при тъхъ-же выраженіяхъ восторга, Грановскій, изнемогавшій отъ волненія, едва могъ пробраться въ залы университетского совъта.

«Лекціи Грановскаго, сказалъ Чаадаевъ, выходя съ одной изъ нихъ, имъютъ историческое значеніе». Въ чемъже состояло оно, если справедливо это замъчаніе?

На лекціяхъ Грановскаго московское общество впервые испытало впечатлънія и силу живаго слова, публичной ръчи, впервые слышало открыто и съ чарующій силой высокаго таланта раздающійся голосъ науки, впервые рукоплескало искренней и независимой мысли. Оно привътствовало пе только осмысленное и художественное изложеніе событій исторіи, не только высокій талантъ, но и искреннія убъжденія глубоко-гуманнаго человъка, котораго оно узнало въ историкъ. Положительно можно сказать, что со времени публичныхъ чтеній Грановскаго московское общество сильнъе, чъмъ когда нибудь сознало свою связь съ университетомъ, такъ-же какъ и университетъ болъе прежняго сблизился съ обществомъ въ лицъ лучшихъ представителей

своихъ. Мы упоминали, что Грановскій въ самомъ началѣ своего профессорскаго поприща замѣчалъ, что университетская жизнь оторвана отъ остальнаго русскаго быта. Публичные курсы Грановскаго положили начало сближенія между ними, и въ этомъ отношеніи ихъ историческое значеніе несомнѣнно.

Послѣ заключенія публичнаго курса Грановскаго въ честь его быль устроень обѣдъ. При этомъ примирительная природа Грановскаго была вѣрна своему обычному вліянію. На праздникѣ, данномъ въ честь его, соединились люди противуположныхъ мнѣній и направленій. Славянофилы приняли участіе въ немъ и назначили изъ своей среды одного изъ распорядителей праздника. Въ обѣдѣ приняль участіе и С. П. Шевыревъ. Пиръ, сопровождался общимъ одушевленнымъ веселіемъ. Грановскій и его друзья обнялись и облобызались порусски съ славянофилами.

Общій миръ, возстановленный на праздникъ, конечно не могъ длиться долго между людьми несходныхъ направленій. Споры и столкновенія между объими сторонами скоро возобновились. Бълинскій продолжаль борьбу съ славянофилами въ Отечественныхъ Запискахъ. Тонъ его невоздержной ръчи не всегда нравился Грановскому, но онъ признаваль благородство и справедливость побужденій, внушавшихъ ее. Мелочныя обстоятельства или невоздержныя выходки какого-нибудь сторонника славянофильства отравляли еще болье отношенія двухъ сторонь. Однажды появилось и читалось въ Москвъ произведеніе поэта, указывавшее на противниковъ славянофиловъ какъ на измѣнниковъ отечеству, на Грановскаго какъ на человъка, растлъвающаго юношей своимъ ученіемъ.

Грановскій былъ доволенъ и оживленъ успѣхомъ своего публичнаго курса, со времени котораго значеніе его въ

университетъ и уважение къ нему въ обществъ замътно выросли, но у него не было недостатка и въ тяжелыхъ непріятностяхъ. Профессорскому поприщу Грановскаго среди успъховъ уже грозила опасность. Оно было до того непрочно, что онъ уже вынужденъ былъ помышлять о перемьнь службы. Плоды интриги завистниковь его усныха появились уже зимою 1844 года. «Дела мои не совсемъ хорошо идуть, пишеть Грановскій Н. Х. К-у (14 янв. 1844). Я думаю, что придется итти въ отставку или перемънить службу». Онъ сообщаеть, что отъ него требовали апологій и оправданій въ видъ лекцій. «Реформація и революція должны быть излагаемы съ католической точки зрѣнія и какъ шаги назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о революціи. Реформаціи уступить я не могъ. Что-же бы это была за исторія?... Что нибудь кроется подъ этимъ. Полагаю, что наушничаеть Д-ъ. Быть можеть и мнв придется переходить на службу къ вамъ въ Питеръ. Что дълать? Жаль Москвы, которая, что бы ни вралъ Бълинскій, выше, умиве, образованиве Петербурга». Дівло впрочемъ уладилось. Университетъ не лишился въ лицъ Грановскаго замъчательнаго преподавателя, съ полною удачею избраннаго для занимаемой имъ канедры самимъ начальствомъ университета. Грановскій, не смотря на его откровенныя объясненія и готовность оставить службу, если потребують уступокъ противныхъ его совъсти, остался на канедръ. `

Окончивъ свой публичный курсъ, Грановскій вмѣстѣ съ своими друзьями хотѣлъ еще разъ попытаться издавать журналъ. Для этого предпріятія составился капиталъ на акціяхъ, оплаченныхъ друзьями. Сначала они намѣревались купить одинъ изъ существующихъ или по крайней мѣрѣ уже разрѣшенныхъ къ изданію журналовъ. Думали

купить Галатею у Ранча, Русскій Въстникъ у Глинки или Библіотеку для чтенія у Сенковскаго, чтобы изб'яжать затрудненій, которыя въ то время неизбъжно встръчались при каждомъ ходатайствъ о дозволении на издание новаго журнала. Но денежныя средства, которыми располагали друзья, не были достаточны для подобной покупки, а потому Грановскій подаль въ іюнъ прошеніе о разръшеніи ему издавать журналь: «Ежемъсячное Обозръніе». Редакцію его, по общему желанію друзей, долженъ быль принять на себя Е. Ө. Коршъ, издававшій тогда Московскія Въдомости, Журналу предполагалось дать преимущественно историческій и критическій характерь. Друзья уже начали готовить статьи, приглашали къ сотрудничеству Бълинскаго, обращались съ заказами статей и къ другимъ сотрудникамъ. Съ мыслію и заботами о предполагаемомъ изданіи Грановскій выёхаль чэт Москвы вт іюнт вт Орловскую и Полтавскую губерніи, гдѣ ждали его заботы о больномъ отцъ и хозяйственные хлопоты Посътивъ по дорогъ И. В. Киръевскаго въ его деревнъ, онъ писалъ женъ своей въ Москву: «Я прожилъ два хорошіе дня съ Иваномъ Васильевичемъ. Всякій день мы сидъли съ нимъ до трехъ часовъ ночи и говорили о многомъ. Онъ почти решился взять «Москвитянина», и радъ, что у насъ можетъ быть свой журналъ. Онъ очень хорошо понимаетъ, что намъ невозможно быть постоянными сотрудниками въ журналъ, которому онъ хочетъ дать одинъ характеръ. А съ нимъ сойтись нетрудно, но друзья его!...» Письмо кончалось вопросомъ: «А что нашъ журналъ?» Въ отвъть его увъдомили, что просьба о разръшеніи изданія отправлена къ министру народнаго просвъщенія.

Среди хлопотъ и разъйздовъ, въ которыхъ проходило лъто для Грановскаго, онъ писалъ изъ Орла къ женй, отвъ-

чая на ел планы деревенской жизни: «Мечты твои о деревенской жизни, Лиза, едва-ли скоро сбудутся. Я люблю деревню, но люблю эту жизнь, какъ отдыхъ. Я привыкъ къ дъятельности, и моя настоящая дъятельность дорога мнъ-я не могу отъ нея отказаться. Ты скажешь, что я могу работать, писать и въ деревнъ, но я еще не знаюесть-ли у меня литературный таланть, а какъ профессоръ я сознаю въ себъ призвание къ этому дълу и способность.... Мы можемъ каждое лъто проводить въ деревнъ, но постоянная жизнь въ деревив не для меня до твхъ поръ, пока мнъ можно будетъ оставаться при университетъ.... Я не могу принять незаслуженнаго отдыха, покоя прежде усталости. Это несогласно съ моимъ взглядомъ на жизнь.... Мнъ нуженъ трудъ, люди и, скажу правду, вліяніе на людей, то есть возможность дёлиться съ ними моими учеными и другими мнъніями. Все это даеть мнъ университеть».

Грановскому нужна была возможность вліянія на людей, онъ хотвлъ испытать свои литературныя способности, а разръшение на задуманное издание не являлось, когда наступиль уже и конець октября. «Разръшение издавать новый журналь въ Москвъ еще не пришло, пишетъ онъ Фролову (21 окт. 1844). Эта задержка насъ очень разстроила. Если разръшение придетъ въ ноябръ, то придется отложить изданіе журнала до 1846 года, потому-что въ ноябръ поздно набирать подписчиковъ, а наши денежныя средства невелики, и издавать журналь на свой счеть мы не въ состояніи...... Придется прождать еще годъ. Когда подумаешь, сколько годовъ уже прошло въ безплодныхъ сборахъ и надеждахъ, то станетъ тяжело на сердцъ. Мы всъ перешагнули за 30 лътъ; у всъхъ у насъ были надежды, желаніе труда, силы. Что-же изъ всего вышло? Назади мало, впереди темно и неопредъленно... Если бы по крайней

мъръ для насъ открылась возможность общей успъшной дъятельности года на два, на три. Это немного, но можно бы оставить по себъ слъдъ, вліяніе, благородный примъръ безкорыстнаго труда, который у насъ на Руси такъ ръдокъ. До дъльныхъ книгъ публика наша еще не доросля. Ей нужны пока журналы, и журналомъ можно принести много пользы, — болъе, чъмъ цълою библіотекою ученыхъ сочиненій, которыхъ никто читать не станетъ». Прошелъ 1844 годъ; отвътъ на просьбу о журналъ все не приходилъ. Въ 1845 году онъ наконецъ послъдовалъ. Отвътъ былъ кратокъ: «не нужно». Помыслы Грановскаго о журналъ кончились такъ-же, какъ кончались прежде всъ его намъренія издавать сборники и альманахи.

Между тъмъ И. В. Киръевскій приняль редакцію «Москвитянина» и Грановскій объщаль ему свое сотрудничество по отдълу исторіи.

Осенью 1844 Грановскій кончиль свою диссертацію: «Волинъ, Іомсбургъ и Винета». Средневъковые лътописцы и писатели эпохи реформаціи, а за ними и послъдующіе историки смъшивали Іомсбургъ, норманское поселеніе на Вендскомъ поморыи съ существовавшимъ тамъ же Волиномъ, славянскимъ городомъ, исторія которыхъ была тёсно связана. Народное преданіе соединило ихъ участь въ одинъ фантастическій образъ, а наука, превзошедши и его смілостію своихъ построеній, создала изъ норманской крѣпости и вендскаго города величественную Винету, съверную Венецію, поглощенную моремъ за гордость своимъ богатствомъ. Грановскій, пользуясь изследованіями ученых XIX века и дополнивъ ихъ труды нъкоторыми фактами и выводами изъ последнихъ окончательныхъ разысканій, доказываль въ диссертаціи, что вопросъ о Винетъ ръшенъ окончательно, что деревяннаго Волипа не удалось превратить въ мраморную

Винету, существовавшую только въ воображении ученыхъ и рыбаковъ. Въ заключении диссертации читаемъ: «Найдутся и кромъ рыбаковъ люди, которые еще не отступятся отъ Винеты, которымъ предъ лицомъ сухой, критикою добытой истины, станетъ жаль изящнаго вымысла; но противъ ихъ возраженій наукъ говорить нечего».

Такіе люди дъйствительно нашлись. «Диссертацію я не защищаю до сихъ поръ, пишетъ Грановскій Н. Х. К-у (2 янв. 1845), потому-что друзья мои, Давыдовъ и Шевыревъ, при пособіи Б-го хотвли возвратить мив ее назадъ съ позоромъ. Я просто не взялъ и потребовалъ отъ нихъ письменнаго изложенія причины. Разумвется, они уступили». Днемъ публичнаго защищенія диссертаціи было назначено 21 февраля. Тёмъ, которые присутствовали на этомъ диспутъ памятны еще умъренность и спокойствіе, съ какими Грановскій отвічаль на боліве чімь горячія возраженія оппонентовъ. Слушатели и студенты при этомъ случав выказали свое сочувствіе автору диссертаціи и не воздержались отъ выраженій неодобренія нікоторымъ изъ его противниковъ. Друзья последнихъ начали толковать, что въ университетъ былъ бунтъ. Толки такого рода могли быть тогда не безопасны для университета. Желая охранить юношей отъ непріятностей, которыя они могли навлечь на себя своимъ увлеченіемъ и громкими выраженіями своего сочувствія преподавателю, Грановскій предъ началомъ одной изъ своихъ лекцій обратился къ нимъ съ словами благодарности и вмёстё совёта. Рёчь его замёчательна по такту, съ которымъ онъ умълъ обращаться къ юношамъ, щадя въ самомъ наставленіи ихъ благородные инстинкты и стараясь успоконть горячность ихъ стремленій указаніемъ для нихъ болье достойной цыли. Воть слова, произнесенныя имъ къ студентамъ 24 февраля: «Мм. Гг., благодарю васъ за тотъ

пріемъ, которымъ вы почтили меня 21 февраля. Онъ меня еще болъе привязалъ къ университету и къ вамъ, Мм. Гг. Въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоценную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому я думаю, Мм. Гг., что впередъ внъшнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увъренія въ дружбъ. Теперь эти рукоплесканія могуть только обратить на насъ вниманіе. Я прошу васъ, Мм. Гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю ихъ не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ. Мм. Гг.,—я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. Меня заставляють говорить причины болье разумныя, болье достойныя и меня и васъ. Мы, равно и вы и я, принадлежимъ къ молодому покольнію - тому покольнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность. И вамъ и мив предстоить благородное и, надъюсь, долгое служение нашей великой Россіи, Россіи преобразованной Петромъ, Россіи идущей впередъ, и съ равнымъ презръніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видять въ насъ только легкомысленныхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія, и старческимъ жалобамъ людей, которые любятъ не живую Русь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестиво преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ ихъ празднымъ воображениемъ. Побережемъ же себя на великое служеніе. Въ заключеніе скажу вамъ, Мм. Гг., что гдѣ бы то ни было, и когда бы то ни было, если кто нибудь изъ васъ, прійдеть ко мнѣ во имя 21 февраля, тоть найдеть во мив признательнаго и благодарнаго брата». Рачь эта послужила поводомъ къ новымъ толкамъ и обвиненіямъ Грановскаго со стороны его противниковъ. «Обо мнъ кричатъ, пи-

шетъ Грановскій Н. X. К—у (мартъ 1845), что я интригантъ и тайный виновникъ всъхъ оскорбленій, которыя наносятся славянству». Онъ пишетъ, что, сверхъ того, подобныя обвиненія распространяются и на друзей его, что, между прочими, Бълинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ подрываетъ своими статьями народность, семейную нравственность и православіе; упоминаеть также и о своихъ ръзкихъ личныхъ объясненіяхъ съ нъкоторыми изъ его обвинителей. Среди бумагъ Грановскаго сохранилось письмо И. В. Киртевскому, обрисовывающее Грановскаго къ противникамъ и носящее слъды необычайнаго въ немъ раздраженія; повторяя въ немъ предложеніе своего сотрудничества журналу, редакцію котораго приняль на себя Киртевскій, онь говорить, что предложилъ свои услуги ему лично, а не «Москвитянину», журналу съ даннымъ направленіемъ, и не его сотрудникамъ, а потому просить не выставлять своего имени среди имень последнихъ, пока Киревскій не выставить и своего имени какъ редактора «Москвитянина». Письмо говоритъ о неважности различія мивній и направленій, когда они не имвють практическаго значенія, но что Грановскій не хочетъ «стать на ряду съ большею частію сотрудниковъ «Москвитянина», не потому, что они Славяне и православные христіане, а онъ, отчасти по ихъ милости, ославленъ врагомъ церкви и Россіи, а потому что нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ не уважаетъ лично. «Повъръте, писалъ Грановскій о письмъ своемъ, что въ немъ очень мало участвовало раздражение (конечно законное), произведенное во мнъ недавнею исторією съ моєю диссертацією. Эта исторія только подкръпила давнишнія предположенія мои относительно прямоты и честности моихъ противниковъ.... За мнёнія свои, говоритъ Грановскій въ заключеніи письма, я принимаю на себя полную отвътственность, тёмъ болёе, что я еще не попалъ ни въ профессоры (Грановскій быль тогда еще преподавателемъ), ни въ литераторы, которымъ однимъ позволяется говорить безнаказанно дерзости и творить гадости, нетерпимыя ни въ какомъ другомъ кругу».

Но не одни литературные противники были у Грановскаго. Дъятельность его на качедръ, его талантъ, высокая нравственная чистота и обаяніе его изящной личности пріобрътали ему извъстность, уважение, доставляли горячо любящихъ и беззавътно преданныхъ ему друзей, много почитателей и поклонниковъ, но все это возбуждало также противъ него и зависть, и злыя подозрѣнія, и вражду. Въ письмѣ кузинъ (4 фев. 1846), говоря о разстроенныхъ дълахъ имънія, доставшагося ему послё матери, онъ продолжаеть: «Je pensais à vendre ce bien, mais je n'en ai pas le courage. Peut-être en aurai-je besoin un jour. Ma position actuelle est assez belle, mais rien moins que sûre. J'ai le bonheur d'avoir beaucoup d'ennemis, qui avouent franchement le désir de se débarrasser de moi. L'année passée on m'a dénoncé trois fois comme homme dangereux à l'état et à la religion. Maintenant on ne s'attaque plus à ma religion, mais à mes idées politiques. Jusqu'à présent le ministre a été de mon côté, mais cela durera-t-il? Aura-t-on toujours la patience d'écouter ma justification avant de prononcer mon arrêt? Qui le sait. On m'a déjà fait entendre une fois, que je ferais bien de changer de service, qu'un homme de mes talents etc. peut être très-utile dans une autre carrière. J'ai fait la sourde oreille. Voilà pourquoi je tiens à mon bien en Petite Russie. Il peut me servir provisoirement de refuge, si je quitte malgré moi mon service» 1).

<sup>1)</sup> Я думалъ продать это имѣніе, но не могу ръшиться. Оно можетъ понадобиться мнъ. Мое теперешнее положеніе довольно хорошо,

Утрата любимыхъ родныхъ и друзей юности, препятствія, которыя встръчали планы его литературной дъятельности, непрочность его положенія въ университеть и невърное будущее - все это вмъстъ начало колебать свътлое, молодое настроеніе души Грановскаго. Мрачное расположеніе духа стало чаще прежняго овладъвать имъ; но юношеская довърчивость къ жизни и надежды замънялись съ лътами болъе прочнымъ чувствомъ — чувствомъ долга. Въ немъ искаль себь опоры Грановскій въ пору душевной усталости. Въ октябръ 1845 года онъ пишетъ Фролову за границу: «Благодарю за извъстія о себъ и Галаховъ. Лъчитесь, учитесь и прівзжайте къ намъ. Пора домой. Ты правъ, говоря, что настоящая дъятельность возможна человъку только на родной почвъ. Годы прошли надъ нами недаромъ: они унесли съ собою заманчивыя надежды и планы молодости, но въ большей части изъ насъ сохранилось жеданіе труда и пользы въ кругу д'ятельности, данномъ обстоятельствами. Главнымъ пріобретеніемъ последнихъ трехъ или четырехъ лътъ моей жизни я полагаю развитие чувства долга. Я работаю много теперь. У меня въ универ-

но всего менте прочно. Мнт посчастливилось имть много враговъ, которые откровенно сознаются въ своемъ желаніи сбыть меня. Въ прошедшемъ году на меня дълали три раза доносы, какъ на человъка вреднаго для государства и религіи. Теперь не касаются болте моей религіи, но нападаютъ на мон политическія идеи. До сихъ поръ министръ былъ на моей сторонть, но продлится ли это? Хватитъ ли у него всегда теритнія выслушивать мое оправданіе прежде, чтмъ проняшести приговоръ надо мною? Кто это знаетъ. Мить уже разъ давали понять, что я хорошо бы сдълалъ, еслибъ переменнить службу, что человъкъ съ монми талантами и т. д. можетъ быть очень полезенъ на иномъ поприщть. Я будто не понялъ. Вотъ, почему я дорожу своимъ имтинемъ въ Малороссіи. Оно можетъ служить мить временнымъ убъжнщемъ, если вынужденъ буду оставить службу.

ситеть 10 лекцій въ недълю. Сверхъ того, я сбираюсь читать публичный курсъ. Прівзжай. Будемъ работать вмвств. Двла много. Трудъ-великое и святое двло, Фроловъ. Независимо отъ цъли, къ которой онъ направленъ и которая, разумъется, сообщаеть ему большую или меньшую важность, онъ лёчить душу отъ больныхъ желаній. У меня ихъ было много, и еще осталось довольно на диъ души. Я имъ не даю воли». Годы и обстоятельства научили Грановскаго ограниченію своихъ желаній, научили покоряться необходимости. Но все это давалось ему не безъ глубокаго страданія. «Je vais de nouveau faire un cours publique, пишетъ онъ кузинъ (15 нояб. 1845), quoique је commence à devenir un peu fatigué. J'aurais beaucoup donné pour une année passée à la campagne, mais la chose est tout à fait impossible» 1). Эти слова о жизни въ деревит ужь не похожи на ть, которыя годъ тому назадъ писалъ Грановскій жень своей. Въ немъ пробуждалась потребность спокойнаго труда надъ давно задуманнымъ историческимъ сочиненіемъ («Городъ въ древней, средней и новой исторіи»). Ему нужень быль досугь и покой, котораго онъ быль лишент среди постоянныхъ занятій для лекцій, среди напряженнаго, лихорадочнаго состоянія, до котораго доводили его публичныя чтенія, среди мелочей его служебныхъ обязанностей, среди неумънія отказывать въ участіи и услугахъ всёмъ, кто за ними обращался къ нему.

Въ концъ 1845 года началъ онъ чтеніе своего публичнаго курса сравнительной исторіи Франціи и Англін. «Публичныя мои лекціи идутъ хорошо, писалъ Грановскій Фролову (февр. 1846). Публика многочисленна и внима-

ч) Я опять хочу читать публичный курсть, хотя начинаю чувствовать нёкоторую усталость. Я дорого бы даль за годь, проведенный въ деревне, но это вполнё невозможное дело.

тельна. Разумфется, есть и другія стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, обвиненія въ томъ и другомъ и т. п. Но я уже нёсколько привыкъ къ этому, когда въ первый разъ читаль свой публичный курсь. Теперь я быль готовъ.... Мнъ кажется, что на эти мерзости приличнъе всего отвъчать молчаніемъ. Я боюсь вступить въ грязную сферу сплетней. Есть споры, которые марають даже того, кто споритъ за правое дъло. И что за люди большая часть враговъ моихъ! Люди, мелкіе душою и талантомъ.... Можноли спорить съ ними?» — Лучшее общество Москвы снова наполняло аудиторію, гдё снова наслаждалось сильною и задушевною ръчью Грановскаго. Чтенія продолжались и заключились съ прежнимъ успѣхомъ, съ прежнимъ восторгомъ слушателей. Никто не подозръвалъ, чего стоило наслажденіе, испытываемое публикой, самому преподавателю. «Tout n'est pas rose dans la vie, chère et bien bonne cousine, писаль Грановокій кузинь среди успыха своихъ чтеній (Фев. 1846). Il m'est difficile parfois de dompter les sombres idées, qui viennent m'assaillir. Tant que je me porte bien, je puis défier le sort, mais je travaille trop pour que ma santé puisse y résister longtemps. Et puis ce travail use mes forces physiques et morales sans me rendre content de moi-même. Je travaille pour le moment, par ce que j'ai besoin de 12000 roubles par an et je dois les gagner seul, car mon père ne m'a pas donné 1000 roubles depuis mon mariage. J'ai 10-14 heures d'occupation par jour. De cette manière on peut faire beaucoup, mais peu de bon. Les leçons publiques m'ont donné cette année plus de 7000 roubles, mais j'y ai mis, peut-être, quelques années de ma vie. Et puis mes meilleures années s'en vont. Mes plans de travaux littéraires ne se réalisent pas faute de temps. Si le loisir me vient un jour-je crains, qu'il ne me trouve incapable d'en profiter, brisé par une activité

fébrile et mesquine. Les petits succès ne me tentent plus. Ils me flattaient, quand j'étais plus jeune. Maintenant je me crois le droit de prétendre à quelque chose de mieux. Vous venez de lire toute une confession, bonne cousine» 1).

Успѣхъ не обольщаль и не успокоиваль Грановскаго. Онъ быль строгимь судією своей дѣятельности. Душа его не знала самодовольнаго наслажденія мелкихъ или ограниченныхъ людей. Въ виду того, что имъ бывало сдѣлано, онъ желаль и требоваль отъ себя лучшаго, полнѣйшаго. Это, между прочимъ, было одною изъ причинъ медленности исполненія задуманныхъ имъ историческихъ произведеній; у него недоставало досуга для желаннаго ихъ исполненія, а ему не было суждено жить долго и у него нерѣдко вырывалось, если не предчувствіе, то опасеніе, что планамъ его не суждено исполниться. «Хочется издать сравнитель-

<sup>1)</sup> Въ жизни не все розы, моя дорогая и добръйшая кузина. Подчасъ мнъ трудио одольть мрачныя мысли, осаждающія меня. Пока я здоровъ, я могу бороться съ судьбою. Но я работаю слишкомъ много, и при этомъ мое здоровье не можетъ устоять долго. Къ тому-же такая работа истощаеть мон физическія и нравственныя силы, не сообщая мнъ довольства самимъ собою. Теперь я работаю потому, что мнъ нужны 12000 въ годъ и потому что я самъ долженъ зарабатывать ихъ; отецъ мой не далъ мнъ и 1000 рублей со времени моей женитьбы. Труды занимають у меня отъ 10 до 14 часовъ въ сутки. Такимъ образомъ можно сделать много, но хорошаго мало. Мон публичныя лекцін доставили мит въ нынтшній годъ болте 7000 рублей, но онъ мнъ стоили, можетъ быть, нъсколькихъ льтъ моей жизни И затъмъ лучшіе мон годы уходять. Мон планы литературныхъ трудовъ не исполняются за педостаткомъ времени. Если когда нибудь досугъ дастся мив-я боюсь, что онъ найдетъ меня неспособнымъ пользоваться имъ, надломленнымъ лихорадочною и мелочною дѣятельностію. Мелкіе успѣхи не прельщають меня болье. Они льстили мнъ, когда я былъ моложе. Теперь я признаю за собой право стремиться къ чему нибудь дучшему. Вы прочли здёсь цёлую исповъдь, кузина,

ный курсъ исторіи Франціи и Англіи до XVII вѣка, пишеть онъ Фролову по поводу своихъ публичныхъ лекцій (фев. 1846). Разумѣется, многое должно будетъ перемѣнить, поправить и въ особенности дополнить. Авось выйдетъ порядочная книга. Еще есть кой-какіе планы, но время идетъ такъ скоро, дѣла такъ много, что я боюсь думать много о будущей дѣятельности».

Съ 1847 года Грановскій, продолжая свою профессорскую дъятельность обращается чаще прежняго къ дъятельности литературной. Въ 1847 году въ «Библіотекъ для воспитанія» появляются его статьи: «Преданія о Карль Великомь» н «Рыцарь Баярдъ», а въ «Живописной энциклопедіи» --«Петръ Рамусъ», «Испанская инквизиція» и «Квакеры». Заботы о юныхъ поколеніяхъ, о воспитаніи ихъ были всегда близки душъ Грановскаго, и онъ не захотълъ отказать въ своемъ сотрудничествъ изданіямъ, имъвшимъ воспитательное назначение. Въ томъ-же году случилось Грановскому выступить и на поприще полемики. Историкъ въ душъ, онъ вообще не былъ склоненъ къ ней. Лучшій путь къ разръшенію вопросовъ и споровъ быль для него путь историческаго созерцанія и историческихъ выводовъ. Мы уже знаемъ отношенія Грановскаго къ мнѣніямъ и ученію славянофиловъ. Онъ противодъйствовалъ имъ своими историческими чтеніями, указаніями на исторію Европы и на результаты ея исторической жизни. Онъ даже думалъ, что борьба въ печати съ славянофильскими мниніями можетъ только придать имъ важность, которой сами по себъ они не имъютъ, что молчаніе лучшее противъ нихъ орудіе 1). Только однажды рёшился онъ сказать печатно свое слово противъ притязаній новой, славянофильской науки. Это

<sup>1)</sup> Письмо къ К-у (мартъ 1845 года).

было по поводу замвчаній Хомякова въ его статьв «О возможности русской художественной школы», явившейся въ «Московскомъ Сборникъ» 1847 года. Замъчанія Хомякова касались исторической судьбы Бургундовъ, мъстъ ихъ поселенія, ихъ столкновеній съ другими племенами. Грановскій въ «Письмѣ изъ Москвы» (напечатанномъ въ Отечеств. Зап.), указываль, на основаніи исторических видетельствь. хронологическія, историческія и географическія ошибки странное смъщение годовъ, столътий и фактовъ въ замъчаніяхъ Хомякова. Возраженія Грановскаго заключались слъдующими строками: «Неужели новая наука, во имя которой говорить г. Хомяковъ и другіе, разділяющіе его образъ мыслей, останется при такихъ начаткахъ? Объщанія ея мы слышали давно, такъ давно, что они перестали быть для насъ надеждами и превратились въ воспоминанія. Гдъ-жь исполнение? Гдъ великие, на почвъ исключительной національности совершенные труды, предъ которыми могли-бы сознать свое заблуждение люди, также глубоко любящіе Россію, слідовательно дорожащіе самостоятельностію русской мысли, но не ставящіе ее во враждебную противоположность съ общечеловъческою и не приписывающіе ей особенныхъ законовъ развитія? Изъ всёхъ свойствъ молодости, новая наука обнаружила, преимущественно чрезъ г. Хомякова, одну только самонаденность. Во всёхъ остальныхъ она дъйствуетъ осторожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается въ опасность частныхъ розысканій и ръдко выходить на открытое поле историческихъ фактовъ, на которомъ, до сихъ поръ, употребимъ выраже\_ ніе Великаго Петра—она «въ авантажь не обрыталась» 1),

<sup>1)</sup> Желающіе ознакомиться ближе съ полемическими прісмами Грановскаго, найдуть споръ его съ г. Хомяковымъ въ Сочиненіяхъ Грановскаго. Т. ІІ, изд. второе.

Добросовъстная ученая критика въ полемикъ Грановскаго соединялась съ тонкою литературною ловкостію.

Въ «Современникъ» 1847 и слъдующаго года появились статьи Грановскаго о современной исторической литературъ во Франціи и Германіи. Это были отчеты о вновь появлявшихся историческихъ сочиненіяхъ. Въ небольшихъ статьяхъ онъ умёлъ знакомить читателей съ главнымъ содержаніемъ разбираемыхъ книгъ и, касаясь по поводу ихъ живыхъ вопросовъ современности и науки, излагалъ собственныя воззрънія на эти вопросы, на науку исторіи и на путь историческаго движенія жизни. Грановскій постоянно слідиль за всёми явленіями въ исторической литературё. Покойный профессоръ исторіи, П. Н. Кудрявцевъ говориль о немъ въ своемъ «Воспоминаніи»: «Относительно литературы предмета, съ нимъ почти равно могли совътоваться ученики и товарищи. Не было въ ней довольно темнаго уголка, въ который бы онъ не успълъ заглянуть Историческая литература Германіи, Франціи, Англіи была, казалось, въ полномъ его распоряженіи.... Быстрое соображеніе и върный взглядъ облегчали ему какъ чтеніе, такъ и оцфику нерфдко весьма многотомнаго сочиненія, между тімь какъ счастливая память твердо хранила большую часть ввъреннаго ей ученаго богатства.... Навыкъ его къ оцънкъ историческихъ сочиненій быль такъ великъ, что часто по нъсколькимъ страницамъ онъ могъ довольно върно опредълить характеръ и достоинство произведенія»...

Упомянувъ объ изобиліи появляющихся современныхъ книгъ, Грановскій началъ свои отчеты вопросомъ: что вызвало такое изобиліе? Дъйствительныя ли требованія науки и жизни, или бользнь дряхльющаго и празднаго общества, какъ гов рять многіе? Отвътомъ должны были служить отчеты Грановскаго о движеніи современной истори-

ческой литературы. Но здёсь представлялся вопросъ: можеть ли историческая литература быть полною представительницею умственной жизни западныхъ народовъ въ виду успъховъ и открытій естествовъдънія, въ виду чаяній и надеждъ, возбуждаемыхъ имъ. Признавая все великое значеніе успъховъ естествовъдьнія, Грановскій замычаль «опасное заблуждение тъхъ немалочисленныхъ защитниковъ естествовъдънія, которые видять въ немъ вънецъ современной образованности» 1). Онъ признаваль, что обзоръ исторической литературы можеть быть отчетомь о движеніи общественнаго мизнія въ западной Европі, такъ-какъ «исторія по самому содержанію своему должна болье другихъ наукъ принимать въ себя современныя идеи», и «въ разнообразіи историческихъ школъ и направленій высказываются задушевныя мысли и заботы въка». Онъ указывалъ въ произведеніяхъ современной исторической литературы вопросы, задачи и стремленія дорогія, жизненныя для современныхъ

<sup>1)</sup> Грановскій писалъ между прочимъ: «Только ограниченность или невъжество могутъ равнодушно смотръть на великіе успъхи химіи и физіологіи.... Но нельзя въ тоже время не замътить опаснаго заблужденія техъ немалочисленныхъ защитниковъ естествоведенія, которые видять въ немъ вънецъ современной образованности и хотять дать ему первое мъсто въ воспитаніи, съ ръшительнымъ перевъсомъ надъ науками историческаго и филологическаго содержанія.... Но этотъ споръ имтетъ не одно теорегическое значеніе; онъ касается высшихъ вопросовъ нравственныхъ и общественныхъ. Отъ его ръшенія зависитъ воспитаніе, и, следовательно, участь будущих в поколеній. Смевмь думать, что побъда останется не на сторонъ такъ называемыхъ реалистовъ. Старая распря человъка съ природой почти кончена: она уступаетъ ему свои тайны и свои силы.... Но нравственныя потребности человъка еще не удовлетворены такимъ торжествомъ... Природа только подножіе исторін, въ сферъ которой совершается главный подвигъ человъка, гдъ онъ самъ является зодчимъ и матеріаломъ». — Сочиненія Грановскаго. Изд. второе Т. И, стр. 190 и 191.

обществъ. Онъ указывалъ ихъ въ самыхъ ошибкахъ или одностороннихъ воззрѣніяхъ авторовъ разбираемыхъ книгъ.

Излагая существенное содержаніе «Исторіи проклятыхъ породъ Франціи и Испаніи» Франциска Мишеля, критикъ указываль на странныя, необъяснимыя причины ненависти и отвращенія, постояннымъ предметомъ которыхъ он'в были со стороны массъ. Защита правительствъ, законы, изслъдованія науки, ни въ чемъ не подтверждавшія обвиненій (въ чародъйствъ, въ отвратительныхъ немощахъ и т. д.), взводимыхъ на проклятыя породы, остались безсильны противъ предразсудковъ, повърій и обычая массъ, преследовавшихъ ихъ клеветами, подозрвніями и ненавистію. Высказывая свое сочувствіе къ книгъ Ф. Мишеля, оправдывающей отверженныя породы, снимающей съ нихъ, во имя науки, незаслуженное проклятіе, критикъ заключаеть свой отчетъ замъчаніями о смысль народныхъ преданій и о задачъ историческаго движенія жизни. «Многочисленная партія, говорить онъ въ заключеніи своей статьи, подняла въ наше время знамя народныхъ преданій и величаетъ ихъ выраженіемъ общаго непогрышимаго разума. Такое уваженіе къ массъ неубыточно. Довольствуясь созерцаніемъ собственной красоты, эта теорія не требуетъ подвига. Но въ основаніи своемъ сна враждебна всякому развитію и общественному успъху. Массы, какъ природа или какъ скандинавскій Торъ (олицетвореніе природы), безсмысленно жестоки и безсмысленно добродушны. Онъ коснъютъ подъ тяжестію историческихъ и естественныхъ опреділеній, отъ которыхъ освобождается мыслію только отдёльная личность. Въ этомъ разложении массъ мыслію заключается процессъ исторіи. Ея задача - нравственная, просвещенная, независимая отъ роковыхъ опредёленій личность и сообразное требованіямъ такой личности общество. Не прибъгая къ

мистическимъ толкованіямъ, пущеннымъ въ ходъ нѣмецкими романтиками и принятымъ на слово многими у насъ въ Россіи, мы знаемъ, какъ образуются народныя преданія и понимаемъ ихъ значеніе. Смѣемъ однако сказать, что первыя представленія ребенка не должны опредълять дѣятельность зрѣлаго человѣка. У каждаго, народа есть много прекрасвыхъ, глубоко поэтическихъ преданій; но есть нѣчто выше ихъ: это разумъ, устраняющій ихъ положительное вліяніе на жизнь и бережно слагающій ихъ въ великія сокровищницы человѣка—науку и поэзію» 1).

Обратимся къ общимъ историческимъ понятіямъ и убъжденіямъ Грановскаго, на сколько они высказались въ его историческихъ рецензіяхъ 47 и 48 годовъ, къ его воззрѣніямъ на законы исторіи, на путь историческаго прогресса, на роль и значеніе личности въ исторіи, на практическое значеніе исторической науки.

Въ статъв своей, «Реформа въ Англіи», явившейся въ «Современникъ» 1848 года, онъ говоритъ: «Историки XVIII стольтія любили объяснять великія событія мелкими причинами. Въ такихъ сближеніяхъ высказывалось не одно остроуміе писателей, но задушевная мысль въка, не върившаго въ органическую жизнь человъчества, подчинявшаго его судьбу своенравному вліянію личной воли и личныхъ страстей.... Наше время перестало върить въ безсмысленное владычество случая. Новая наука, философія исторіи, поставила на его мъсто законъ, или, лучше сказать, необходимость. Вмъстъ съ случаемъ утратила большую часть своего значенія въ исторіи отдъльная личность». Новое воззръніе, болъе разумное чъмъ предшествовавшее ему, также сухо и односторонне. «Жизнь человъчества подчинена

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. Т. ІІ, стр. 200.

тъмъ же законамъ, какимъ подчинена жизнь всей природы, но законъ не одинаково осуществляется въ этихъ двухъ сферахъ. Явленія природы совершаются гораздо единообразнъе и правильнъе, чъмъ явленія исторіи.... Ей данъ законъ, котораго исполненіе неизбъжно, но срокъ исполненія не сказанъ — десять лътъ, или десять въковъ, все равно. Законъ стоитъ какъ цъль, къ которой неудержимо идетъ человъчество; но ему нътъ дъла до того, какою дорогою оно идетъ, и много ли потратитъ времени на пути. Здъсь то вступаетъ во всъ права свои отдъльная личность. Здъсь лицо высту паетъ не какъ орудіе, а самостоятельно, поборникомъ или противникомъ историческаго закона, и принимаетъ на себя, по праву, отвътственность за цълые ряды имъ вызванныхъ, или задержанныхъ событій» 1).

Припомнимъ здёсь свидетельство слушателя Грановскаго и товарища его профессорской дъятельности, С. М. Соловьева: «Грановскій началь свою профессорскую діятельность, когда умы молодаго поколенія были сильно возбуждены великимъ стремленіемъ, господствовавшимъ въ исторической наукъ, стремленіемъ уяснить законы, которымъ подчинены судьбы человъчества». Историческія сочиненія важныя по своему достоинству и вліянію, имфя въ виду общіе законы развитія челов вчества, разсматривали исторических в дъятелей, цълыя покольнія и народы только какъ орудія для достиженія извъстныхъ цьлей. Отсюда жесткость взгляда, утрата сочувствія къ покольніямь и народамь, къ ихъ радостямъ и торжествамъ, ихъ страданіямъ и паденіямъ.... «Цѣлями оправдывались средства, не могущія быть оправданными на судъ нравственномъ: что нужды, если употреблялись средства ненравственныя, лишь бы употреблены были

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. Т. II, стр. 250.

во имя благодътельныхъ для человъчества идей! — «Идеи не суть индійскія божества, которыхъ возятъ въ торжественныхъ процессіяхъ и которыя давятъ поклонниковъ своихъ, суевърно бросающихся подъ ихъ колесницы». — Вотъ слова, раздавшіяся въ аудиторіяхъ нашего университета, съ появленіемъ въ нихъ Грановскаго. Грановскій всти силами своей любящей и сочувствующей души, всти могущественными средствами своего живаго, теплаго таланта сталъ противодъйствовать вредной крайности господствующаго направленія, и въ этомъ состоитъ его великая ученая и нравственная заслуга» 1).

Не въря въ безсмысленное владычество случая, не смотря также на событія и лица, какъ на орудія только неизбъжнаго роковаго закона, Грановскій сохраняль твердую въру въ прогрессивное движение истории, не смущаясь извилистымъ и уклончивымъ путемъ его. Прогрессъ, говорилъ онъ, всегда является съ одной стороны «порчею чего нибудь существующаго, извъстнаго, въ пользу еще несуществующаго, невызваннаго къ жизни. Такое постепенное искаженіе формы, осужденной на смерть, можетъ продолжаться долго и быть тъмъ оскорбительнъе, чъмъ прекраснъе она была въ поръ своей зрълости, чъмъ неопредъленнъе выступають наружу очертанія новой, несложившейся формы». явленіе, много разъ повторявшееся, Ho ссылка на это обнаруживаеть въ отрицателяхъ исторического прогресса односторонность взгляда или добровольную слёпоту 2). Эпохи переходныя, эпохи видимаго паденія, разложенія въ исторической жизни человъчества, ведутъ къ возникновенію новыхъ началъ, новыхъ формъ жизни, къ новому будущему

<sup>1)</sup> См. Некрологъ Т. Н. Грановскаго, читанный С. М. Соловьевымъ на университетскомъ актъ 1856 года.

<sup>2)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. Т. II, стр. 230.

только какъ бы предчувствуемому, но не вполиъ ясному даже въ сферъ высшаго сознанія, въ паукъ, въ философіи.

Практическая польза изученія исторіи подвергалась въ годы дъятельности Грановскаго такимъ-же сомнъніямъ, какимъ подвергается неръдко и въ наши дни. Э. Жирарденъ уже тогда сказалъ, что хорошо устроенная фабрика можеть быть поучительные для народа, чымь вся его исторія. Съ негодованіемъ указывая на подобныя мижнія, Грановскій говориль: «А между темь весьма немногія событія отмъчены характеромъ совершенно новыхъ, небывалыхъ явленій; для большей части существують поучительныя историческія аналогіи. Въ способности схватывать эти аналогіи, не останавливаясь на одномъ формальномъ сходствъ, въ умёніи узнавать подъ изменчивою оболочкою текущихъ происшествій сглаженныя черты прошедшаго заключается, нашему мнънію, высшій признакъ живаго историческаго чувства, которое, въ свою очередь, есть высшій плодъ науки» 1). Такую способность Грановскій указываль въ Нибурь, которому, «событія французской революціи служили комментаріемъ къ переворотамъ римской республики, аристократіи среднев вковых в городов объясняли характеръ древняго патриціата. Иногда факты, для другихъ маловажные, почти незамъченные, приводять его къ самымъ, глубокомысленнымъ соображеніямъ. Такъ, новыя отношенія собственности, возникшія въ герцогствъ голштинскомъ вследствіе уничтоженія крепостнаго состоянія, дали Нибуру ключъ къ уразумънію аграрныхъ законовъ 2). Въ своемъ разборъ книги Нитча (Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger) Грановскій съ сочувствіемъ приводилъ слъдующія слова автора: «Древняя исторія есть основа

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. т. II стр. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. т. II стр. 201.

и средоточіе всёхъ такъ-называемыхъ гуманическихъ наукъ. Эти науки, по моему мнёнію, тогда только въ состояніи будутъ отразить съ успёхомъ напоръ отъ всюду грозящаго матеріализма, когда изложеніе древней исторіи, равно удаленное отъ сухаго исчисленія фактовъ и риторическаго павоса, покажетъ, что древній міръ былъ глубоко тревожимъ тёми-же жизненными вопросами, которые нынё неотступно занимаютъ каждаго благороднаго человёка» 1).

Въ историческихъ аналогіяхъ Грановскій видёдъ практическое значеніе исторіи, и подтверждаль это убъжденіе ссылкой на факты. Упоминая о пролетаріать, получившемъ огромное значение въ западной Европъ, онъ указывалъ, что «защитники старины, которые въ этомъ явленіи видять нѣчто доселъ небывалое, исключительно нашему времени принадлежащее и его обвиняющее, находятся въ странномъ, быть можеть, добровольномъ заблуждении. На тъхъ путяхъ развитія, которыми шли всв историческія общества, за исключеніемъ патріархальныхъ государствъ Востока, нельзя было избъжать пролетаріата». Происшествія, совершавшіяся въ Соединенныхъ Штатахъ современной Америки, по мнънію Грановскаго, могли пролить много свъта на римскіе споры о владеніи. Въ 1844 году въ Нью-Іорке образовался аграрный союзъ. Въ ръчи, которую произнесъ при этомъ Макенди, слышался отголосокъ римскихъ трибуновъ. Имя Гракховъ явилось на знамени новой партіи. «Такимъ обра зомъ чрезъ двъ тысячи лътъ, за предълами древняго міра, поднялись вопросы, надъ ръшеніемъ которыхъ потратили столько силъ Фламиніи, Сципіоны, Катонъ и Гракхи» 2).

Литературная дъятельность Грановскаго была для него второстепенною, являлась отрывочно, прекращалась скоро,

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. т. ІІ стр. 201—202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. т. II, стр. 202, 215, 216.

не смотря на его намъреніе сдёлать ее болье постоянною. Причины этого заключались отчасти въ свойствъ его таланта, которому по преимуществу была сродною живая устная річь, отчасти въ обстоятельствахъ его жизни, долго не дававшихъ ему досуга для историческихъ трудовъ, мысль о которыхъ не покидала его и часто бывала его мучительною неосуществимою потребностію. Болье-же всего это зависвло отъ того, что время, въ которое жилъ Грановскій не допускало искренней и свободной литературной дъятельности. Мы видъли изъ его собственныхъ словъ, что онъ долго не былъ увъренъ въ своемъ литтературномъ та-Его статьи и рецензіи начали появляться чаще, чъмъ прежде, съ 1847 года, а время съ слъдующаго 1848 и до 1855 года, въ которомъ Грановскій скончался, было временемъ, при условіяхъ котораго опускалась рука у самаго рыянаго охотника писать и печатать. Только въ болье благопріятную эпоху могь-бы Грановскій оставить по себъ труды, достойные его разнообразныхъ и глубокихъ знаній, его высокаго таланта и благородныхъ помысловъ. Но доживая до такой эпохи въ лучшіе годы зрёлаго возраста, онъ, какъ увидимъ далъе, былъ уже глубоко утомленъ духомъ и тъломъ. До конца жизни сохранилъ онъ въру въ науку и любовь къ ней, всъ свои завътныя желанія, всё благородныя убёжденія, но у него уже не было силь для осуществленія задуманныхъ трудовъ. Его послёдніе годы прожиты имъ подъ гнетомъ постоянных в недуговъ, съ которыми онъ тщетно бородся и которые прекратили его дъятельность уже на 43 году его жизни. Главною и плодотворнъйшею его дъятельностію осталась ръчь его съ каоедры. Какъ ни малочисленны однакожь были статьи и рецензіи Грановскаго, они не даромъ всегда привлекали читателей: они живо и глубоко касались самыхъ суще-

ственныхъ сторонъ историческихъ вопросовъ и ихъ тъсной связи съ вопросами, занимающими современнаго человъка. Форма литературной какъ и устной ръчи Грановскаго отличалась своимъ особеннымъ характеромъ. Свободная и стройная, она была въ то же время сжата и сильна. Краткость и выразительная отрывочность ея періодовъ не нарушали ея ясности. Ръчь его была проста и тогда, когда касалась трудныхъ или спеціальныхъ вопросовъ науки, не пестрилась учеными терминами, не затемнялась отвлеченными или неопредъленными выраженіями. Чувство мъры никогда не оставляло Грановскаго. «Я вообще не умѣю и не желаю писать длинных статей, говорить онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Если не съумъещь сказать въ немногихъ словахъ того, чёмъ полно сердце, то многоречиемъ только разведешь водою собственныя чувства. Вотъ моя литературная теорія».

Въ 1847 году прибыли въ Московскій университеть нѣсколько новыхъ преподавателей, и между ними бывшій слушатель Грановскаго, покойный профессоръ исторіи П. Н. Кудрявцевъ. «Въ университеть зимою можно ожидать много новаго и пріятнаго, читаемъ въ письмѣ Грановскаго къ Фролову (лѣто 1847). Прівхало нѣсколько молодыхъ преподавателей 1). Все молодые люди съ большими знаніями и умомъ. Я крѣпко готовлюсь къ лекціямъ. Боюсь соперничества съ Кудрявцевымъ, который дѣйствительно будетъ замѣчательнымъ профессоромъ. Такое соперничество хорошо дѣйствуетъ на душу».

Ожиданія Грановскаго отъ зимы этого года исполнились не совсѣмъ. Новые товарищи оправдывали его надежды, но не-

<sup>4)</sup> Въ 1847 году прибыли въ московскій университеть, приготовившіеся за границею къ занятію качедрь, П. Н. Кудрявцевь, П. М. Леонтьевъ и Ө. Б. Мильгаузень.

ожиданно возникли обстоятельства, которыя въ то же время подали поводъ къ удаленію изъ университета другихъ, П. Г. Ръдкина и К. Д. Кавелина и заставили самого Грановскаго просить отставки отъ службы въ университетъ.

Грановскій и близкіе ему товарищи желали возвысить преподавателя до идеальнаго нравственнаго лостоинство значенія; они желали не только поучать съ кабедры модолое покольніе, но и въ собственномъ лиць служить для него образцами нравственной чистоты, человъческаго достоинства. Даровитый преподаватель, привлекавшій вниманіе молодаго покольнія своимъ талантомъ, но не удовлетворявшій такому значенію преподавателя, по ихъ мньнію, не долженъ бы быль оставаться въ средв ихъ. Они думали, что онъ или они сами должны оставить университеть, и въ 1848 году подали ректору свои просьбы объ отставкъ. Среди бумагъ Грановскаго сохранилось черновое письмо, въ которомъ опъ объяснялъ неизвъстному для насъ лицу побужденія отставки своей и своихъ товарищей. Въ немъ читаемъ: «Nous acceptons d'avance toutes les conséquences d'une action, qui n'est pas dans les habitudes de notre société. Ce n'est pas une haine personnelle, qui nous a armés contre le professeur... Il a trouvé en nous d'ardents défenseurs tant que ses torts n'étaient pas prouvés. On pourrait peut-être citer d'autres membres de l'université... mais ce sont des hommes d'une autre génération, des hommes qui se sont attardés parmi nous, avec lesquels par conséquent nous ne pouvons pas avoir de solidarité. Le cas du professeur... est autre. Il a été un des ceux, qui ont le plus contribué a la régénération de l'université; il était un des plus remarquables représentants des nouvelles tendances scientifiques; il ne pouvait pas s'abriter derrière son âge ou sa nullité!... En quittant l'université nous emportons avec nous la conscience de lui avoir rendu quelques services par notre présence et peut-être plus encore par la manière, dont nous la quittons. Nous savons, que nos places ne resteront pas longtemps inoccupées. Nous avons fait ce que nous avons pu pour nous préparer nos successeurs. Plus jeunes, plus riches en moyens de développement, que nous ne l'avons été dans nos commencements, ils ne nous feront pas regretter sous le rapport de la science et du talent, mais ils nous sauront gré de l'exemple, que nous leurs léguons. Cet exemple ne sera pas perdu pour les jeunes générations. Elles verront, que désormais un professeur ne saurait être impunément vicieux, même si le châtiment paraît ne pas l'atteindre. Elles auront plus de foi en leurs guides futurs en se souvenant de ceux qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de présent et d'avenir au sentiment de leur devoir envers l'université» 1).

<sup>1)</sup> Мы заранве принимаемъ всв последствія поступка, который пе въ нравахъ нашего общества. Не личная пенависть вооружила пасъ противъ професора.... Онъ находилъ въ насъ горячихъ защитинковъ, покуда вина его не была доказана. Можетъ быть можно бы назвать и другихъ членовъ университета.... но то люди другаго покольнія, люди, запоздавшіе между намп, и съ которыми следовательно мы не можемъ раздълять нравственной отвътственности. Положение профессора... иное. Онъ быль одинь изъ тёхъ, которые наиболёе содействовали возрожденію университета, онъ быль одинь изъ замічательпъйшихъ представителей новыхъ научныхъ стремленій; ему нельзя оправдываться своимъ возрастомъ или своимъ инчтожествомъ!... Оставляя университеть, мы уносимъ съ собою сознаніе, что оказали ему нъкоторыя услуги нашимъ пребываніемъ въ немъ и, можеть быть, еще болбе тъмъ, какъ мы удаляемся изъ него. Мы знаемъ, что наши мъста не останутся долго незанятыми. Мы сдълали что могли для того, чтобы приготовить преемниковъ себъ. Моложе насъ, болте богатые средствами развитія, чемъ были мы въ пачале нашихъ поприщъ, они не дадутъ повода къ сожальніямъ о насъ по отношенію къ наукъ и таланту, но они будутъ благодарны намъ за примъръ, который мы завъщсваемъ имъ. Этотъ примъръ не пропадеть для юныхъ

«Дѣло наше кончено, писалъ Грановскій Фролову весною 1848 года, N. остался; мы подали въ отставку. Что впереди меня ждетъ — не знаю; но я смѣло и твердо смотрю впередъ. Пока поѣду за границу и буду работать для журналовъ и для себя. По возвращеніи стану искать кафедры или останусь homme de lettres. Иногда на душу находитъ грустное и тяжелое чувство, но я скоро отъ него отдѣлываюсь. Мы поступили честно, и слѣдовательно нечего жалъть о потерянномъ, хоть оно значительно.... Было много гадостей, которыя держали меня въ лихорадочномъ состояніи раздраженія цѣлую недѣлю. Я ждалъ и желалъ лучшихъ, болѣе благородныхъ противниковъ, а эти трусы не отвъчаютъ даже на оскорбленія, а клевещутъ въ тихомолку».

Лътомъ 1848 года Грановскій поъхалъ самъ въ Петербургъ, чтобы хлопотать о своей отставкъ, встрътившей препятствія въ министерствъ. Онъ долженъ былъ отслужить еще два года правительству за казенныя издержки на его пребываніе за границей. Товарищи его получили отставку; ему было любезно отказано въ ней. Министръ сказалъ ему, что дорого цънитъ его дъятельность и радуется своему праву удержать его на службъ. Возвратясь изъ Петербурга, Грановскій писалъ кузинъ: «Ме voilà donc obligé de rester à Moscou au moins deux ans, à moins d'un concours inespéré de circonstances favorables. Il faut me résigner encore une fois» 1).

покольній. Они увидять, что отнынь профессорь не можеть быть порочень безнаказанно, если даже, по видимому, наказаніе и не постигаеть его. Они будуть имьть болье выры вь своихь будущихь руководителей, вспоминая о тыхь, которые принесли вь жертву все свое настоящее и будущее чувству своего долга относительно университета.

<sup>1)</sup> И вотъ я обязанъ остаться въ Москвъ по крайней мъръ два года, если только не встрътятся неожиданно благопріятныя обстоятельства. Надо покориться еще разъ.

## IV.

семейныя и дружескія отношенія. домашняя жизнь.

1839 — 1848.

. 

Возвратясь изъ за границы въ родную семью, Грановскій засталь дела своего отца еще более разстроенными и запутанными, чемъ это было прежде. При деятельныхъ заботахъ и небольшихъ денежныхъ средствахъ положение ихъ было нетрудно поправить, по отецъ Грановскаго уже впаль въ непреодолимую лёнь. Онъ нерёдко высказывалъ свои опасенія на счеть предстоящаго ему разоренія, но если д'вла требовали отъ него какой нибудь ничтожной повздки, малъйшаго усилія или необходимости съ его стороны измънить хоть на нъсколько дней его обычный, праздный образъ жизни, онъ не приступалъ ни къ чему и постоянно все откладываль до завтра. Случалось, что ничтожные долги, неуплачиваемые имъ въ срокъ только по безпечности, росли до значительной суммы. Старикъ, если напоминали ему о двлахъ, сердился или отвъчалъ дътямъ: вы видите, мнъ некогда, я занять, и въ тоже время спокойно сидъль или прохаживался въ своей комнать. Онъ оживлялся только карточною игрою, которою увеличиваль разстройство своего состоянія. Сестры Грановскаго жили съ отцемъ однъ, въ совершенномъ уединенін, и вся ихъжизнь, всь дни быти цосвящены заботамъ о немъ и развлеченію скуки празднаго старика. При недостаткъ другихъ партнеровъ, онъ просиживали ночи, дремля надъ картами, которыми забавляли старика. Молодыя дъвушки истомились и зачахли среди безрадостнаго, удушливаго существованія.

Грановскій напрасно пытался привести въ порядокъ дъла отца по имѣнію и по процессамъ, возникшимъ вслъдствіе его безпечности. Старикъ на словахъ предоставлялъ ему волю дёлать для этого все нужное, но ни въ чемъ не содействоваль ему ни лично, ни денежными средствами, когда это было необходимо и возможно. Участь сестеръ, ихъ будущность страшили Грановскаго, но всё его усилія сохранить для нихъ состояніе отца были безуспъшны. По прітадъ въ Москву изъ Погоръльца, говоря въ письмъ къ Н. В. Станкевичу (27 нояб. 1839) о своемъ плохомъ здоровьи, онъ писаль: «Во всякое другое время, я бы безъ геройства, но спокойно ждаль, что будеть. Теперь нельзя: безь меня что будеть съ сестрами? Ни на отца, ни на брата нельзя положиться. Я думаль застраховать жизнь, но вёдь эти деньги достанутся не сестрамъ. Поправить имъніе можно, долги можно заплатить, но съ отцемъ нътъ возможности сладить. Сегодня одно, завтра другое. А между тёмъ при такомъ ходъ дълъ — имъніе непремънно будетъ продано.... И все это теперь, когда университетская дъятельность моя такъ хорошо началась! Я бы могъ быть счастливъ, несмотря на бользнь». — «Домашнія обстоятельства въ очень непріятномъ положеніи, пишетъ Грановскій Фроловымъ (1 янв. 1840), состояние разстроено, и разстроивается болбе съ каждымъ днемъ, молодость бъдныхъ сестеръ моихъ гибнетъ въ полномъ смыслъ слова. У меня сжимается сердце при мысли объ ихъ участи былой и можетъ быть будущей. Мнъ ничего нельзя сдёлать. Утёшительно одно — это святость и

чистота души, которую онъ сохранили среди самой нечистой атмосферы. Теперь я еще ближе сошелся съ ними и ближе узналъ ихъ. Въ меньшой есть еще много дътскаго, незрълаго, но старшая выстрадала себъ чудный характеръ. Мнъ совъстно бываетъ передъ нею. Я мужчина и часто падаю духомъ, поддаюсь, а она, которая терпъла безконечно болье моего, никогда и никому не проронила слова жалобы.... Сестры мои для меня теперь дороже и ближе всего. Онъ болъе всего привязываютъ меня къ жизни и заставляютъ терпъливо переносить много, чего иначе не сталъ бы я терпъть». Среди непріятностей, возникшихъ для Грановскаго около этого времени въ университетъ и о которыхъ мы упоминали прежде, мысль о необходимости сохранить свое служебное положеніе, чтобъ быть полезнымъ сестрямъ, сдерживала его нетерпъніе. Не будь у него сестеръ, онъ могъ оставить въ это время московскій университеть. Изъ Москвы онъ ведетъ съ ними постоянную переписку, освъдомляется о всёхъ ихъ нуждахъ, заботится о выборё для нихъ чтенія. Онъ высылаль имъ много книгъ, надёясь составить имъ цалую библіотеку и жаловался что недостатокъ денегъ мъщаетъ ему исполнить это такъ, какъ бы желалъ. voudrais bien, пишеть онъ сестрамъ (январь 1840), jeter quelque variété dans l'existence triste et uniforme, que vous menez, mes pauvres amies. Si j'en avais le moyen je vous enverrais des livres tous les 15 jours, mais que faire! Si vous aviez du moins un bon piano, je pourrais vous faire parvenir des nouveautés musicales, mais à quoi cela servirait-il maintenant avec la caisse aux cordes brisées, que vous avez. Quand je pense à votre vie le malaise, que je ressens à Moscou me pèse doublement. Ecrivez-moi du moins plus souvent: parlez-moi de vos lectures, de vos passe-temps, de tout ce que vous voulez-comme si nous étions ensemble à causer dans

la salle» 1). Онъ безуспъшно старался вызвать отца съ семьею въ Москву, чтобы жить неразлучно съ сестрами. Лучшею его мечтою при мысли о своей женитьбъ была возможность для сестеръ жить тогда вмёстё съ нимъ. Какъ только позволяли обстоятельства онъ спѣшиль къ нимъ въ Погорѣлецъ. Онъ проводилъ тамъ часть лъта 1840 и 1841 годовъ, уча сестеръ нъмецкому языку и много читая вмъстъ съ ними. Несмотря на то, что въ Погоральца встрачали его всегда докучныя заботы, что положение семьи всегда наводило тамъ сильную тоску на его душу, онъ умълъ веседить и оживлять сестеръ своимъ сообществомъ и бесъдами. «Tu ne saurais te faire une idée de ces mille et mille désagréments et vexations, auxquels je suis exposé chaque fois que je viens ici, пишеть Грановскій изъ Погоръльца невъстъ своей (17 іюня 1841). Les éternelles histoires avec les affaires de mon père me font perdre la tête. Je ne sais à quoi m'en tenir. Il me dit tantôt cela, tantôt autre chose. Je serais tranquille si la chose finissait d'une manière ou d'une autre. S'il fallait acheter une immense fortune pour moi-même au prix de telles angoisses et incertitudes j'y aurais renoncé depuis longtemps, mais il s'agit d'un morceau de pain pour mes soeurs et même d'un abri pour les vieux jours de mon père.... Au reste, si mon père me permettait de prendre avec moi mes

<sup>1)</sup> Я бы желаль внести сколько пибудь разнообразія въ скучное и однообразное ваше существованіе, бъдныя друзья мон. Я бы посылаль вамъ книги каждые двъ педъли, если бы имъль на это средства, но что дълать! Еслибы у васъ было по крайней мъръ хорошее фортепіяно, я бы могъ доставлять вамъ музыкальныя повости, но къ чему бы это пригодилось теперь, когда у васъ только ящикъ съ порванными струпами. Когда думаю о вашей жизни, все пепріятное, испытываемое мною въ Москвъ, тяготитъ меня вдвойне. По крайней мъръ пишите миъ о вашемъ чтеніи, о вашихъ забавахъ, о чемъ хотите, такъ какъ бы мы были вмъстъ бесъдуя въ нашей залъ

soeurs et me cédait le droit de veiller à leur bonheur, je ne lui demanderais plus rien. Il pourrait faire de sa fortune l'usage qu'il lui plairait. Je travaillerais, je donnerais des leçons et nous aurions assez d'argent pour vivre » 1).

Кромъ родныхъ сестеръ у Грановскаго были еще двоюродныя, дочери его родныхъ по матери тетокъ. Онъ видълся съ ними только однажды во время своей первой юности. Возвращаясь изъ Германіи въ семью свою въ Погорълецъ, онъ по пути посѣтилъ въ Малороссіи свою тетку. Прогостивъ у нея только одинъ день, онъ еще разъ свидълся съ своими кузинами, съ одной изъ которыхъ обмѣнялся еще изъ Берлина нѣсколькими письмами. Со времени этого послѣдняго короткаго свиданія въ 1839 году онъ ведетъ съ кузиной 2) переписку въ продолженіи одиннадцати лѣтъ, опять не видясь съ ней до 1850 года. Благоговѣйная память о матери внушала Грановскому участіе ко всѣмъ лицамъ близкимъ ей по рожденію, хотя бы онъ едва зналъ ихъ лично. Долю своей горячей любви къ сестрамъ, когда нестало ихъ, перенесъ онъ на своихъ ку-

<sup>1)</sup> Ты не можешь составить себт понятія о тысячахъ непріятностей и терзапій, которымь я подвергаюсь всякій разъ какъ прітажаю сюда. Я теряю гелову отъ въчныхъ исторій съ дѣлами моего отца. Не знаю какъ и быть съ ними. Онъ говоритъ мит то одно, то другос. Я бы успокоился, еслибъ только дѣло кончилось такъ или нначе. Еслибъ пужно было купить громадное богатство для себя самого цѣпою такихъ терзапій и колебаній, я бы давно отказался отъ этого, но дѣло идеть о кускѣ хлѣба для моихъ бѣдныхъ сестеръ и даже объ убѣжищѣ для отца на старости лѣтъ.... Впрочемъ, если бы отецъ позволиль мит взять съ собою монхъ сестеръ и уступиль бы мит право заботиться объ ихъ счастіи, я не просилъ бы у него ничего болѣе. Онъ могъ бы тогда распоряжаться своимъ состояніемъ, какъ ему угодно. Я сталъ бы работать, давать уроки, и у насъ было бы довольно денегъ для существованія.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) А. Е. Кромидой, поздиже бывшей замужемъ за Н. Г. Фроловымъ.

зинъ. Въ письмахъ его къ двоюродной сестръ высказываются то же нъжное участіе, тъ же заботы, какія высказывались въ письмахъ его къ сестрамъ. Участіе его къ лицу бывало нераздёльно съ заботою о его умственномъ воспитаніи, и въ своихъ письмахъ къ кузинъ онъ не забываетъ указывать и выбирать для нея чтеніе; онъ высылаеть ей книги и бесъдуетъ съ ней о нихъ. Никогда въ его словахъ не слышится тонъ наставника или руководителя. Ученый профессоръ въ своихъ письмахъ къ молодой девушке не даетъ наставленій, а будто обмінивается съ нею мнізніями. Онъ не навязываеть ей ни своихъ приговоровъ, ни своего литтературнаго вкуса; онъ проситъ ее съ полною откровенностію высказывать свои сужденія о книгахъ, которыя выбираеть для нея. «Il n'y a pas d'esclavage plus triste que celui qui vous force à lire un livre uniquement parce que les autres le trouvent de leur goût» 1), пишеть онъ ей (20 марта 1841). Онъ съ радостію замічаеть разницу между письмами кузины, уединенно живущей въ деревнъ, и ръчами московскихъ дамъ, встръчаемыхъ имъ въ обществъ. «Vous êtes bien sérieuse pour votre âge, ma bonne cousine», пишетъ онъ ей (16 ноября 1840). Est-ce bien, est-ce mal-je ne sais, mais je vous en éstime davantage» 2). Среди романовъ, поэтическихъ произведеній, мемуаровъ и историческихъ книгъ, онъ высылаетъ ей и книгу Марбаха, который популяризируетъ идеи новой нъмецкой философіи; онъ надъется, что чтеніе этой книги можеть пробудить въ ней новые интересы и потребность дальнъйшаго изученія предмета. При случав онъ просто и откровенно высказываетъ

<sup>1)</sup> Нътъ несносите рабства какъ быть выпужденнымъ читать книгу единственно потому что она нравится другимъ.

<sup>2)</sup> Вы очень серьезны для своего возраста, моя добрая кузина. Хорошо это или дурно—незнаю, но еще болъе уважаю васъ за это

свое несогласіе съ сужденіями молодой родственницы: «Quant à votre opinion sur le compte de G. Sand, пишеть онъ ей (въ январъ 1841), vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous. Je crois, que la beauté du style est la dernière de ses qualités, quoique ce style soit assez beau pour assurer à G. Sand une des premières places parmi les grands écrivains de son pays. Je pense que vous n'appréciez pas ses ouvrages par la même raison, que ma femme-parce que vous êtes encore bien jeune, et parce que vous avez été heureuse. N'allez pas rire de ce que je vous dis là. Il faut avoir connu la vie pour sympathiser avec G. Sand. Je la crois le plus grand talent et le plus grand coeur de la littérature du jour. Dans dix ans vous serez de mon avis... On lui reproche une tendance peu morale, mais c'est une calomnie. Si le fait était vrai, je n'aurais mis ses livres entre les mains de ma femme, et je ne vous les aurais pas envoyés...... Je ne prétends pas justifier les égarements de G. Sand, mais elle a pour elle son génie, un coeur grand et noble, et puis ses sonffrances, qui lui ont souvent arraché de ces cris, que le monde condamne, parce que ses oreilles sont trop faibles. Vous voyez, ma bonne cousine, que je ne suis pas flatteur et que je possède le courage de mes opinions. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas?» 1). Относясь съ глубокимъ участіемъ къ

<sup>1)</sup> Отпосительно вашего мивнія о Ж. Зандв, вы позволите мив не соглашаться съ вами. Я думаю, что красота слога—послъднее изъ ея достопиствъ, хотя этотъ слогъ такъ прекрасенъ, что оставляетъ за Ж. Запдомъ одно изъ первыхъ мѣстъ между великими писателями ея отечества. Думаю, что вы, вмѣстѣ съ женою моею, не пъните по достопиству ея произведенія по одной и тойже причинъ: потому что вы еще очень молоды и потому-что вы счастливы. Надобно испытать жизнь, чтобы сочувствовать Ж. Занду. Я признаю въ ней величайшій талантъ и величайшее сердце современной литературы. Лѣтъ черезъ десять вы будете моего мнѣнія... Ее упрекаютъ

молодой дъвушкъ, Грановскій говорить съ ней и о самомъ себъ, довърчиво сообщаеть ей подробности своей жизни въ Москвъ, свои удовольствія и непріятности, свои замѣчанія о московскомъ обществъ и порой признается въ глубокой тоскъ, овладъвавшей его душою. Письма его кузинъ полны какой-то граціи, теплоты и деликатности, исходящихъ изъ глубоко роброжелательнаго и нѣжнаго сердца. Въ отношеніяхъ съ женщинами Грановскій являлся всегда рыцаремъ, но рыцаремъ воспитаннымъ гуманностію и образованностію нашего въка. Кто, если не рыцарь, полный уваженія и поклоненія достоинству женщины этотъ юной ученый, начавшій такую переписку съ молодою, лично едва знакомою ему дъвушкою и поддерживающій ее изъ далека, почти послѣ единственнаго съ нею свиданія, въ продолженіи одинналиати лѣтъ?

По временамъ Грановскій продолжалъ обмѣниваться письмами и съ старымъ другомъ своей молодости, съ той M-lle Герито, которую продолжалъ, какъ и прежде, въ годы своего отрочества, называть та tante. Она была уже за-мужемъ. Грановскій поручалъ ей поцѣловать ея маленькихъ дочерей, которыхъ называлъ кузинами, и сына, о которомъ спрашивалъ: «Il fera ses études à Moscou, celui-ci, n'est-ce pas» 1)? Онъ пишетъ ей о своей привязанности послѣ десяти

въ безиравственномъ направленіи, но это клевета. Если-бы это было справедливо, я не далъ-бы ея книгъ въ руки моей жены, и не послалъ-бы ихъ вамъ. Я не беру на себя оправдывать заблужденія Ж. Занда, но за ней остается ея геній, возвышенное и благородное сердце и наконецъ ея страданія, часто исторгавшія у нея тѣ вопли, которыя осуждаются свѣтомъ потому, что уши его слишкомъ слабы. Вы видите, моя добрая кузина, что я не льстецъ и имѣю смѣлость не скрывать своихъ мнѣній. Вы не будете недовольны мною за это, не правда-ли?

<sup>1)</sup> Не правда-ли, онъ будеть учиться въ Москвъ?

лътней разлуки (22 марта 1840): «Les longs intervalles, que je mets entre mes lettres, semblent plaider contre moi, et cependant rien n'est changé en moi depuis que je vous ai dit adieu sur l'éscalier de la maison du prêtre en janvier 1831. Je crois vous voir encore donnant le bras à ma pauvre mère, qui me donnait sa derniére bénédiction. Dix ans se sont passés depuis, mais je n'ai rien oublié de cette époque, ni votre bonté pour mes soeurs, ni votre amitié pour moi, ni la tape, que vous m'avez appliquée un soir, que je vous donnais votre lecon de russe, ni la chute, faite par vous dans une partie de салазки. Je riais comme un fou, vous étiez furieuse, comme un tigre, mais la chute ne vous a pas fait du mal, et votre fureur m'a fait du bien. C'était un beau temps, que le temps passé! Depuis la mort de ma mère tout est plus mal pour moi» 1). Грановскій уже не свидёлся вновь съ своей пріятельницей, скончавшейся въ сороковыхъ годахъ. Свою нѣжную привязанность къ ней перенесъ онъ на оставшуюся послѣ нея лочь.

При несокрушимой памяти сердца, которая въ Грановскомъ равнялась удивительной памяти головы, и проявля-

<sup>1)</sup> Длинные пробълы времени, оставляемые мною между монми письмами, повидимому, свидътельствуютъ не въ мою пользу, и однакожь ничто не измѣнилось во мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ я простился съ вами на крыльцѣ дома священника въ япварѣ 1831. Мнѣ кажется, я еще вижу васъ, какъ вы поддерживаете мою мать, которая давала мпѣ свое послѣднее благословеніе. Съ того времени минуло десять лѣтъ, но я не забылъ пичего изъ той поры, ни вашей доброты къ монмъ сестрамъ, ин вашей дружбы ко мнѣ, пи удара, который вы дали мнѣ разъ вечеромъ, когда я давалъ вамъ урокъ русскаго языка, ни вашего паденія при катапін ча салазкахъ. Я смѣялся какъ сумасшедшій, вы были яростны какъ тигръ, но паденіе пе сдѣлало вамъ вреда, а вашъ гнѣвъ принесъ мпѣ удодовольствіе. Славное время было прошлое время! Со смерти мосй матери все пошло для меня хуже....

лась во всёхъ его отношеніяхъ съ лицами по чему-нибудь ему близкими -- какіе неизгладимые слёды должна была оставить въ немъ его первая любовь, любовь къ девушке, въ которой онъ долго видёлъ свою невёсту! Въ годы жизни его за границей они получали въсти другъ о другъ только чрезъ третье лицо, которое было ихъ общею пріятельницею. М. А. С. сообщала въ своихъ письмахъ къ Грановскому извъстія о его невъстъ, о ея душевномъ настроеніи, о ея словахъ. Она-же передавала и ей, вмъстъ съ собственными комментаріями, содержаніе писемъ, которыя получала отъ Грановскаго и сообразно съ своими видами толковала отношенія его къ невъсть. Подъ вліяніемъ предательскаго посредничества, отношенія объихъ сторонъ были влены; люди, еще любившіе другь друга, стали недовърчивъе одинъ къ другому, болъе чъмъ когда нибудь. Еще за границей Грановскій понядъ, что прежняя любовь его дълалась невозможною. Все предательское поведение друга и посредника объихъ сторонъ объяснилось Грановскому уже слишкомъ поздно. Онъ узналъ объ немъ по возвращении изъ за-границы въ свою родную семью. Это открытіе глубоко поразило его; онъ слегъ въ постель вслъдствіе нравственнаго потрясенія и спѣшилъ уѣхать изъ Погорѣльца, гдъ овладъвали имъ мучительныя воспоминанія. Изъ Москвы онъ писалъ Н. В. Станкевичу 28 ноября 1839 года: «А клеветаль на меня кто? Девушка, которую я любиль, какъ сестру, отъ которой ничего не скрывалъ-и та самая, которая налгала мив на нее страшныя небылицы. Прощаясь со мною, эта дъвица рыдала, а черезъ полгода она называла меня ей: un monstre, un homme sans coeur qui se jouait de vous, parce qu'il n'avait rien à faire à la campagne 1).

<sup>1)</sup> Чудовищемъ, человъкомъ безъ сердца, который насмъялся надъ вами потому что ему нечего было дълать въ деревнъ.

Всв слова мои, всв горькія мои выраженія, вызванныя ея же разсказами, были переданы, но въ какомъ вилъ какъ перетолкованы! Страшно подумать! И все очень правдоподобно, очень довко, темъ более, что она была нашимъ обшимъ пругомъ отъ начала любви нашей. Вотъ тебъ пълый романъ. Ни цъль, ни причина гадостей мнъ неизвъстны. Теперь эта разсказчица пошла въ монастырь. Еслибы я узналъ хоть что-нибудь изъ всего этого года за два тому назадъ, то дело приняло-бы другой оборотъ - мне стоило-бы только принесть Е. П-т письмо, полученное мною отъ общаго друга уже послъ наговоровъ, письмо исполненное увъреній въ дружбъ. Но кто-же могь угадать? Разумъется, что такимъ образомъ меня не трудно обмануть. Еслибъ кто-нибудь разсказалъ мнъ подобную исторію о себъ-я счелъ-бы ее выдумкою.....» Позднъе Грановскій писалъ Невърову (19 іюля 1840): «Ее очернили передо мною, меня передъ нею. Теперь это ясно, но любви угасшей пробудить нельзя. Какія цёли были у людей, ставшихъ между нами—не знаю и не хочу доискиваться».—«Во мив нътъ болъе любви къ ней, говорилъ Грановскій въ письмъ къ Н. В. Станкевичу (22 дек. 1839), но теперь она стала для меня третьею сестрою; въ этой формъ существуетъ прежнее чувство и не пройдеть болье».--Его мучила мысль, что эта третья сестра можеть презирать его, что въ ея глазахъ онъ можетъ казаться пустымъ и бездушнымъ человъкомъ. Онъ ръшился объяснить ей въ короткомъ письмъ все дело, какъ оно было, и сказать, какъ мучительна для него мысль о возможности презрънія съ ея стороны. Отъ короткихъ и нея онъ получиль отвътъ, въ простыхъ благодарила его aписьмо и признаваона лась, что оно утвшило ее во многому. Такъ кончились навсегда личныя сношенія Грановскаго съ дъвушкой, которую онъ любиль въ первой юности. Они никогда не встръчались болье, но до кончины ея, постигшей ее за годъ до смерти Грановскаго, онъ сохранилъ горячее участіе къ третьей сестръ своей. Незамътно и тайно для нея онъ постоянно следиль за ея судьбою, осведомлялся обо всемъ, что имъло отношение къ ней и ея семейству, доставляль ей книги руками другихъ лицъ, радовался, когда представился ему случай принять на свое попечение воспитаніе маленькой сестры ея. Съ глубокой грустію и съ въчнымъ упрекомъ самому себъ вспоминалъ онъ ее въ лучшіе, счастливъйшіе часы своей жизни. Когда для него настало время новой счастливой любви, онъ вспоминаетъ въ письмахъ сестрамъ свою прежнюю невъсту: «Mon Dieu, mon Dieu! Je suis cruellement puni pour les erreurs de ma jeunesse. Tant que ce souvenir durera, je ne pourrai pas être complètement heureux, et ce souvenir ne mourra jamais 1) (весна 1841). — Онъ признается въ другомъ письмъ (8 мая 1841 r.): «Vous le dirai-je? Ce souvenir me poursuit même quand je suis près d'Elisabeth. Que ferai-je pour expier mon crime» 2)? —Въ письмѣ Грановскаго изъ Орла къ его невъстъ (19 іюня 1841) читаемъ тъ-же горькія признанія: «Toutes ces rues, toutes ces maisons, tous ces visages même me rappellent un autre temps, que je voudrais bien oublier. D'après ce que me disent mes soeurs je puis être plus tranquille maintenant, car elle est devenue beaucoup plus gaie et commence à sortir après cinq ans de vie solitaire. Dieu le veuille, et cependant même quand je la saurai heureuse, ce sou-

<sup>1)</sup> Боже мой, Боже мой! Я жестоко наказанъ за ошибки моей юности. Покуда будетъ живо это воспоминаніе, я не могу быть вполить счастливымъ, а воспоминаніе это не умретъ никогда.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Признаться-ли вамъ? Это воспоминаніе преслъдуетъ меня даже когда сижу возлъ Лизы. Чъмъ могу я искупить мою вину?

venir me sera pénible. Je ne sais vraiment, comment mon coeur est fait, mais il n'oublie jamais rien,

И какъ вино печаль минувшихъ дней Въ моей душъ чъмъ старъ тъмъ сильнъй.

Je me souviens des jours et des tristesses de mon enfance, comme s'ils étaient d'hier, et ces souvenirs sont assez puissants pour m'agiter encore avec force» 1).

Можно представить себъ, что значила для Грановскаго утрата друзей живыхъ или мертвыхъ при томъ обиліи любви и при той невозможности забвенія, исповъдь о которыхъ читаємъ въ его собственныхъ строкахъ. А такія утраты начались для него рано. Ему было двадцать семь лѣтъ, когда онъ въ Н. В. Станкевичъ потерялъ друга, съ которымъ вмъстъ готовился въ Берлинъ къ общей будущей дъятельности, съ которымъ до того сблизился душою, что не преувеличивая можно сказать, что значительная часть нравственнаго существа Станкевича, по смерти его, оставалась еще на землъ въ лицъ Грановскаго. «Никому на свътъ не былъ я такъ обязанъ, писалъ онъ Я. М. Невърову, извъстясь о смерти Н. В. Станкевича (августъ 1840 года). Его вліяніе на меня было безконечно и благотворно». Три года

И какъ вино печаль минувшихъ дней Въ моей душъ чъмъ старъ тъмъ сильнъй.

Я помню дни и печали моего дътства, какъ будто они миновали только вчера, и эти воспоминанія еще на столько могущественны, чтобъ сильно волновать меня.

<sup>1)</sup> Всв эти улицы, всв дома, даже всв эти лица напоминають мив иное время, которое я очень желаль-бы забыть. По всему, что и слышаль отъ сестеръ, я могу теперь быть болье покойнымь: она стала гораздо веселье и начинаетъ вывъзжать послъ пяти лътъ уединенной жизни. Дай Богъ, однакоже воспоминание это будетъ мив тягостно, даже и тогда, когда я буду увъренъ въ ен счастии. Не знаю, право, какъ создано мое сердце, но оно не забываетъ иикогда ничего

спустя онъ пишетъ по поводу статьи о Н. В. Станкевичъ, которую намфревался печатать Фроловъ: «Будетъ время, когда Станкевичу воздвигнется другой памятникъ-изъ нашихъ дълъ, нашей жизни, проникнутой памятью его словъ и помысловъ. Всъ мы обязаны ему полнотой нашей жизни, я — болье всьхъ». Уничтожаясь самъ въ восторженномъ воспоминаніи о другь, онъ продолжаеть: «Если мнъ суждено совершить что-нибудь въ жизни - то будетъ дъломъ Станкевича, который вызваль меня изъ ничтожества.... Кто зналъ близко Станкевича, для тъхъ онъ не умеръ. Я во всемъ чувствую его присутствіе: великое поэтическое произведеніе, теплый лунный вечерь, чистая минута душевной жизни, вездъ является онъ и объясняетъ мнъ смыслъ всего. Иногда мив, право, слышится его голосъ». Печаль и радость по какому то ни было поводу соединялись въ душъ Грановскаго съ мыслію о потерянномъ другь. Въ одномъ изъ писемъ будущей женъ своей (29 іюня 1841) онъ говорить: «Stankéwitsch m'était infiniment supérieur, eh bien! celui-là meurt bien jeune, sans avoir jamais connu le bonheur, sans le désirer même peut-être, ce qui est encore plus triste - et moi je lui ai survécu et le bonheur vient à moi. Comprends-tu quelque chose à tout cela» 1)? Онъ жилъ съ въчною памятью о другъ своей молодости и съ надеждою нъкогда соединиться съ нимъ: «Sa mort m'a bien brisé quelque chose dans l'âme, пишетъ онъ сестрамъ, вспоминая о Станкевичъ (17 апръля 1841). Un bonheur complet n'est plus possible pour moi, il reste toujours dans mon coeur un vide et un regret. Pourquoi Dieu

<sup>1)</sup> Станкевичъ былъ безконечно выше меня, и вотъ онъ умираетъ совсъмъ юнымъ, никогда не испытавъ счастія, можетъ быть даже никогда не призывая его въ своихъ желаніяхъ, что еще печальнъе—а я пережилъ его, и счастье дается мнъ. Понимаешь ли что-нибудь во всемъ этомъ?

l'a-t-il pris et m'a-t-il laissé sur la terre? N'est-il pas mille fois meilleur et plus digne et plus capable de bonheur? On m'a transmis ses dernières paroles sur moi: il avait dit que je lui étais plus cher, que ses frères et ses parents. Un jour nous nous reverrons et je le remercierai» 1). За смертію Станкевича скоро послёдовала кончина Е. П. Фроловой.

Потери любимыхъ людей сильно потрясли здоровье Грановскаго и разстроили его душевно. Въ его письмахъ того времени высказываются признаки сердечной пустоты, оставленной въ немъ недавними утратами и окончательнымъ разрывомъ съ дъвушкою, долго любимою имъ. Больное сердце пугалось одиночества, искало новой пищи, новыхъ сближеній съ людьми. Съ зимы 1840 года Грановскій начинаетъ появляться въ свътскихъ кругахъ Мосввы. Онъ пишетъ сестрамъ (28 февраля 1841 года): «Се qui me pousse et me jette dans ce tourbillon, qui m'emporte, c'est le vide que je retrouve chaque fois que je rentre chez moi, c'est le manque d'affection vivante dont j'ai tant besoin. Si j'avais avec moi une soeur ou un ami, comme j'en ai perdu un, je serais content de mon existence et je ne demanderais rien au bon Dieu. Il y a des gens, qui se disent mes amis, que je vois avec plaisir-mais mon âme ne s'épanche pas toute entière en leur présence» 2). Печаль боролась въ душъ его съ силами и

<sup>1)</sup> Смерть его надломила что-то въ душв моей. Полное счастье певозможно болте для меня — въ сердцт моемъ на всегда остается пустота и печаль. Зачтмъ Господь взялъ его, оставивъ меня на землт? Не лучше ли онъ меня въ тысячу разъ, не достойнте ли и не способите ли быть счастливымъ? Мит передали его послъднія слова обо мит: онъ сказалъ, что я ему дороже братьевъ и родныхъ. Нъкогда мы свидимся и я поблагодарю его.

<sup>2)</sup> Меня увлекаетъ и бросаетъ въ этотъ уносящій меня вихрь пустота, которую нахожу всякій разъ, какъ возвращаюсь къ себъ, недостатокъ живой привязанности, которая такъ нужна миъ. Еслибы

требованіями молодости. «Je sors beaucoup, пишетъ онъ сестръ (янв. 1841), d'autant plus qu' Inosemzeff (докторъ) m'a défendu un travail trop assidu. J'ai même beaucoup dansé, tout comme à 18 ans. Vous vous souvenez de l'hiver 1829-1830, Barbe. Je saute, comme alors, mais cela m'amuse moins. Je suis devenu vieux, bien vieux. De temps en temps, au reste, ma jeunesse semble revenir, et je redeviens à peu près ce que j'étais alors» 1). Въ эту зиму въ семьъ, принадлежавшей высшему кругу московскаго общества, Грановскій встръчаль дъвушку, которая на нъсколько дней привлекла къ себъ его серьезное вниманіе. Ея родственники желали для нея брака съ Грановскимъ. «M-lle est très comme il faut, писалъ послъдній сестрамъ (19 декабря 1840), mais que voulez-vous, que je fasse? Sa fortune me fait peur, et je ne l'aime pas assez pour lui sacrifier mes scrupules. C'est du caprice, c'est de l'orgueil, tout ce que vous voulez, mais c'est plus fort que moi. Je n'ai rien contre le mariage en lui même, j'accepterais même la fortune d'une femme, que j'aimerais de passion, mais c'est justement la passion qui me manque dans le cas actuel. M-lle me plait. Un instant j'ai cru avoir un sentiment un peu sérieux-mais il n'y a pas d'amour en moi, et sans l'amour le mariage m'est impossible; vous voyez, que j'en suis revenu

со мной была сестра или такой другъ, какого я лишился, я былъ бы доволенъ своею жизнію и не просиль бы инчего у Бога. Есть люди, которые называють себя монми друзьями, съ которыми я съ удовольствіемъ вижусь, по сердце мое не открывается вполнъ въ ихъ присутствін.

<sup>1)</sup> Я много вывзжаю, темъ болье что Иноземцевъ (докторъ) запретилъ мне слишкомъ прилежно работать. Я даже много танцова гъ, какъ будто въ 18 летъ. Ты поминшь, Варя, зиму 1829 — 30. Я прыгаю, какъ прыгалъ тогда, но это забавляетъ меня менъс. Я постарълъ, очень постарълъ. Впрочемъ, моя молодость по временамъ какъ будто возвращается, и я вновь становлюсь почти такимъ же, какимъ былъ тогда.

à mes rêves de 20 ans. Je crois, que je resterai jeune toute ma vie, ce qui est un bonheur et un malheur à la fois. Pour le moment, et sans plaisanterie, je fais la cour à droite et à gauche, à toutes les personnes jolies ou aimables, que je rencontre. Cela va assez bien. La plus intéressante de toutes, прибавляетъ Грановскій, произнося для сестеръ въ первый разъ имя будущей жены своей, est la petite Mûhlhausen, mais cellelà m'évite» 1).

Новая любовь незамѣтно для самого Грановскаго овладѣла имъ. Что-то похожее на испутъ и упрекъ самому себѣ замѣтны въ признаніяхъ Грановскаго сестрамъ въ тѣ дни, когда онъ началъ сознавать свое чувство. «Je tâche d'aller chez les Mühlhausen aussi rarement que possible. De toutes les jeunes personnes d'ici M-lle m'intéresse le plus, mais je crains, que cet intérêt n'aille trop loin. Elle est trop jeune pour pouvoir cacher ce qu'elle pense et elle m'a fait voir un penchant pour moi, qui me fait du plaisir et de la peine. Mais elle n'a que 17 ans; à cet age on est encore enfant, et je serais bien imprudent, si je me fiais à un sentiment, qui peut durer six mois

<sup>1)</sup> Дъвушка очень мила, но что дълать? Ея состояние пугаетъ меня, а и не довольно люблю ее, чтобы пожертвовать для нея своими опасеніями. Это капризъ, это гордость, все что хотите, но это сильнъе меня. Я ничего неимъю противъ самаго брака; я даже принялъ бы состояние женщины, которую любилъ бы страстно, но въ настоящемъ случать именно страсти-то и недостаетъ мит. Дтвушка мит нравится. Было мгновение, когда мит казалось, что чувство мое довольно серьезно—но любви во мит нътъ, а безъ любви бракъ невозможенъ для меня; вы видите, что я возвратился къ тъмъ же мечтамъ, какіп у меня были въ 20 лътъ. Я думаю, что останусь молодымъ на всю жизнь, въ чемъ заключается счастье и вмъстъ несчастье. Теперь я не на шутку ухаживаю направо и налъво за всъми хорошенькими или любезными особами, какія мит встръчаются. Дъло идетъ недурно. Интереснъе всъхъ другихъ — молоденькая Мюльгаузенъ, но эта избъгаетъ меня.

et puis faire place à un autre» 1). Такъ писалъ Грановскій 15 февраля; въ письмъ отъ 24 февраля уже читаемъ: «Mon histoire avec la petite M. devient bien dangereuse. Nous nous sommes laissés aller tous deux sans défiance mutuelle et nous sommes arrivés à un point, où il n'est plus possible de se cacher le véritable état des choses.... A quoi m'a donc servi mon expérience dont j'ai tant parlé et que j'ai achetée si cher!... Je ne sais comment tout cela s'est fait. Je la connais depuis longtemps—jamais l'idée de lui faire la cour ne m'était venue dans la tête. Elle était trop jeune et pas assez jolie pour moi. Je me suis rapproché d'elle cet automne au moment, où je croyais avoir de l'attachement pour une autre. Que dire encore? Le fait est, qu'elle m'inspire un vif intérêt, mais que ses 17 ans me font peur et que je ne me crois pas fait pour le mariage» 2). Письмо къ сестрамъ, начатое 24 февраля, прерывалось и

<sup>1)</sup> Я стараюсь постиать Мюльгаузеных в какъ можно ртже. Дъвушка интересуетъменя болбе встхъ здтшнихъ молодыхъ особъ, но я боюсь, чтобы этотъ интересъ не зашелъ слишкомъ далеко. Она слишкомъ молода, чтобъ умъть скрыть свои мысли, и выказала расположение ко мит, которое возбуждаетъ во мит и радость и печаль Но ей только 17 лътъ; въ этомъ возрастъ еще много дътскаго, и съ моей стороны было бы очень неблагоразумно довъриться чувству, которое можетъ длиться шесть мъсяцевъ и чотомъ уступить мъсто иному.

<sup>2)</sup> Моя исторія съ молоденькой Мюльгаузснъ становится очень опасною. Мы оба поддались увлеченію безъ взаимнаго недовърія и дошли до того предъла, гдъ невозможно скрывать отъ себя истиннаго положенія дъла.... Къ чему же послужила моя опытность, о которой я такъ много говорилъ и за которую заплатилъ такъ дорого.... Право, не знаю какъ все это сталось. Я знакомъ съ ней давно — викогда мысль ухаживать за нею не приходила мит въ голову. Она казалась слишкомъ молодою и недовольно красивою для меня Я сблизился съ нею нынтышнею осенью, когда воображалъ, что чувствую влеченіе къ другой. Что сказать еще? Дъло въ томъ, что она вселяетъ во мит живъйшее участіе, но ея 17 лътъ пугаютъ меня и что я не думаю, чтобъ былъ созданъ для брака.

писалось снова до 10 марта. Оно было какъ бы журналомъ, которому Грановскій, за недостаткомъ близкаго возлѣ себя лица, повѣрялъ свои волненія въ тревожные дни его жизни. 2-го марта онъ пишетъ: «Si elle était un peu coquette, un peu rusée elle aurait pu faire de moi tout ce qu'il lui plairait. Се n'est plus une plaisanterie—je crois, que je l'aime au sérieux. Au reste je n'ai jamais vu un caractère aussi composé de simplicité et d'esprit, de bonté et de malice» 1). Черезъ недѣлю послѣ этого признанія Грановскій проситъ у своего отца согласія на его женитьбу и поручаетъ сестрамъ ходатайствовать за него у старика.

«Je ne me marierai pas sans son consentement, пишеть онъ. Les mariages sans l'aveu des parents portent malheur». Но тутъ-же прибавляетъ: «J'ai beaucoup fait la cour aux femmes, il y en a, pour lesquelles j'avais de l'attachement, mais c'est mon second et mon dernier amour». Письмо, писанное къ сестрамъ въ продолженіе двухъ недѣль, заключалось нетерпѣливою мольбою: «La réponse, la réponse, la réponse!» ²). Проходили недѣли, отвѣта отъ отца не было. Грановскій считалъ дни и часы, повторяя сестрѣ свои просьбы ускорить отвѣтъ отца. Послѣ четырехъ недѣль напрасныхъ ожиданій онъ пишетъ ей о молчаніи отца: «Еst се paresse, est-ce indifférence ou bien véritable sonci de mon avenir, qui l'empêchent de m'écrire? Mon Dieu, que j'au-

<sup>1)</sup> Будь она немного кокетлива, немного хитра—она могла бы дълать со мной все что бы ей захотълось. Это не шутка наконецъ— я думаю, что искренно люблю ее. Впрочемъ я никогда не встръчалъ характера, сложеннаго такимъ образомъ изъ простоты и ума, доброты и колкости.

<sup>2)</sup> Я не женюсь безъ его согласія. Браки безъ согласія родителей приносять песчастье... Я довольно ухаживаль за женщинами: къ инымъ изъ нихъ я чувствовалъ привязанность, по это вторая и послъдняя любовь моя... Отвътъ, отвътъ!..

rais donné cher, pour avoir tort envers lui, pour que la dernière des trois suppositions soit la juste» 1)! Молчаніе старика мучило его; неизвъстность ръшенія отца заставляла Грановскаго избъгать частыхъ посъщеній семьи будущей невъсты своей. О своихъ отношеніяхъ къ дъвушкъ онъ писаль сестрь (10 апрыля 1841): «Savez-vous, que je n'ai jamais le courage de lui parler d'amour; elle sait tout ce qui se passe en moi, mais je me sers toujours de quelques détours pour lui faire entendre la vérité... Elle n'a qu'à me regarder pour me faire taire, quand mon sentiment m'emporte trop loin. Et cependant c'est une fille de 17 ans sans expérience, sans coquetterie et ayant de l'attachement pour moi, qu'elle trahit bien souvent... Je lui dis beaucoup, mais avec crainte et respect... Cependant j'ai fait de belles choses cet hiver! J'ai beaucoup vécu en peu de mois et la retenue auprès des femmes n'est plus ma grande qualité! Les antres peuvent me tourner la tête et me faire avoir la fièvre pendant 24 heures sans être aimées et estimées de moi, celle-ci a tout mon amour et mon respect sans me tourner la tête et sans me donner la fièvre. C'est une femme, comme il m'en faut une. Si le bon Dieu me la refuse, je lui demanderai de l'argent, des succès dans la science et le monde et beaucoup de femmes... Je dis des sottises... Je suis malade de coeur et de corps» 2). Минуло шесть недёль со дня письма Гра-

<sup>1)</sup> Авнь-ли, равнодушіе или-же искрепняя забота о моемъ будущемъ препятствуютъ ему писать мнв? Боже мой, какъ дорого бы я далъ за то, чтобъ быть пеправымъ противъ него, чтобы послъднее изъ трехъ предположеній было справедливо.

<sup>2)</sup> Знаешь-ли ты, что у меня никогда пёть смёлости говорить ей о любви своей; она знаеть все, что происходить внутри меня, по чтобы дать почувствовать ей правду въ этомъ отношеніи, я прибъгаю всегда къ косвеннымъ путямъ... Ей стонть только взглянуть на меня, чтобы заставить замодчать, когда чувство увлекаеть меня слиш-

новскаго къ отцу; последній все молчаль, и въ письмахъ Грановскаго къ сестръ появляются горькія, но все однакоже сдержанныя жалобы на равнодушіе и эгоизмъ отца. «Oue Dieu nous pardonne à tous les deux, пишеть онъ (17 апръля). Si je suis mauvais fils, il n'est pas bon père. J'emporterai dans la tombe le souvenir de ces six semaines. Un refus ne me ferait pas tant de mal, que ce silence, si froid. si dépourvu d'amour et de bonté» 1). Отецъ, догадывался онъ. думаетъ затянуть дёло, надёясь, что сынъ самъ откажется отъ своихъ намъреній, но онъ ошибается. Грановскій писаль сестрь, что не женится безь согласія отца, но уже не прівдеть въ его семью. Онь не сталь-бы упрекать отца ни въ чемъ; но ему было-бы трудно быть съ нимъ такимъ. какимъ сынъ долженъ быть для отца. — Старшая сестра Грановскаго встрътила недовърчиво, можетъ быть ревниво. новую любовь брата, своего единственнаго друга, на которомъ была сосредоточена вся любовь несчастной девушки.

комъ далеко. А между тъмъ это дъвушка 17 лътъ, безъ опытности, безъ кокетства, и съ ивжностію ко мит, которая часто певольно обнаруживается ею... Я говорю ей многое, по съ опасеніемъ и почтительно... И однакожь я такъ отличался нынтшнею зимою! Я мпого испыталъ въ немпогіе мъсяцы, и сдержанность въ отношеніи къ женщинамъ не составляетъ болье моего отличительнаго качества. Другія могутъ вскружить мит голову и возбудить во мят лихорадку на 24 часа, не вселяя къ себъ ни любви, ни уваженія, а опа владъетъ полною любовію и полнымъ уваженіемъ съ моей стороны, не кружа моей головы и не возбуждая во мит лихорадки. Если Господь откажетъ мить въ ней, я буду молить у него денегъ, успъха въ наукъ и въ свътъ и мпого женшинъ... Я говорю вздоръ. . Я боленъ духомъ и тъломъ.

<sup>1)</sup> Да проститъ Богъ намъ обоимъ! Если я дурной сынъ, онъ недобрый отецъ. Я унесу съ собой въ могилу воспоминание объ этихъ шести педъляхъ. Даже отказъ не огорчилъ-бы меня такъ, какъ это молчание, столь холодное и безъ признака любви и доброты.

Она писала ему о перемънъ, которую замъчаетъ въ немъ, о его разсъянномъ образъ жизни, о томъ, что въ короткое время ему нравились уже двъ женщины. Подъ вліяніемъ мнъній отца она высказывала брату свои опасенія слъдствій брака, въ которомъ объ стороны не имъли върныхъ средствъ къ жизни. Грановскій отвіналь, что надо выбирать между богатствомъ и счастіемъ, и онъ выбралъ по следнее, что привычки и требованія девушки, руки которой онъ желалъ, могли удовлетворяться самыми скромными средствами. «Et mon travail, et mon esprit, puisqu'il faut que j'en parle, n'est-ce donc rien? отвъчаль онъ сестръ. Ne puisje pas me créer mon avenir, comme tant d'autres?... En général, je ne suis pas fait pour la richesse» 1). Какъ передъ судьею, оправдывался онъ передъ сестрою въ ея подозръніяхъ, стараясь разсфять ея опасенія: онъ любиль только ту, которую желаль назвать своею невъстою, и она знаетъ и понимаетъ его жизнь и поведеніе. «Elle sait bien, que je vais dans bien d'autres maisons, que la leur, que j'y vois de jolies femmes et que je me plais dans leur société! Elle a assez de raison, peut-être, assez de connaissance de mon caractère pour ne pas s'en affliger; une fois marié, il me sera bien facile de renoncer à cette manière de vivre ét de ne pas chercher de jouissance hors de ma famille. Comme si je tenais à ce genre de vie? Ce n'est que cet hiver que je l'ai connu, et je suis prêt à y renoncer aujourd'hui, si j'ai le bonheur en revanche» 2).

<sup>1)</sup> А мой трудъ, а мой умъ, если ужь я вынужденъ упомянуть о немъ, развъ все это ничто? Развъ я не могу создать себъ будущность, какъ многіе другіе?... Вообще, я не созданъ для богатства.

<sup>2)</sup> Опа очень знаетъ, что я посъщаю, кромъ ихъ дома, еще очень многіе дома, что я встръчаю тамъ красивыхъ женщинъ и нахожу удовольствіе въ ихъ обществъ. У нея довольно благоразумія, можетъ

Въ маѣ, послѣ двухъ мѣсяцевъ молчанія, отецъ отвѣчалъ наконецъ сыну, что не противится его счастію, и Грановскій сдѣлался женихомъ Е. Б. Мильгаузенъ. «Je suis trèsheureux ces jours-ci, heureux comme je ne l'ai, peut-être, jamais été», писалъ онъ тогда сестрамъ 1). Въ письмѣ кузинѣ (24 іюня 1841) онъ такъ знакомилъ ее съ своею невѣстою: «С'est une femme, comme il m'en faut une, spirituelle et simple, capable de comprendre les exigences de la vie, à laquelle je me suis voué, et de partager le bon et le mauvais de cette vie» 2). Въ послъдствіи, объщая кузинъ лично познакомить ее съ женою, онъ писалъ (декабрь 1842): «Vous verrez que tout déraisonnable que je suis—j'ai fait un mariage de raison, en faisant un mariage d'inclination» 3).

1 іюня 1841 г. Грановскій простился на шесть недёль съ невѣстою, отправившись въ Погорѣлецъ. Въ теченіи этихъ недѣль онъ пишетъ къ ней каждый день, а иногда два раза въ день. Въ разлукѣ съ нею онъ потерялъ спокойствіе и ровное расположеніе духа, которыми наслаждался съ того времени, когда сдѣлался женихомъ. Онъ признается въ письмахъ, что измѣнился, что не узнаетъ себя, что сдѣлался неблагодарнымъ къ любви и ласкамъ, которыми окружаютъ его сестры; дни тянутся для него медленю; онъ нетерпѣ-

быть довольно знанія моего характера, чтобы не огорчаться этимъ. Женнвшись, мнъ очень легко отказаться отъ такой жизни и не искать удовольствій внъ своей семьи. Какъ будто я дорожу такимъ образомъ жизни. Я испыталъ его только въ эту зиму, и готовъ отказаться отъ него нынче-же, если въ замъну мнъ дастся счастье.

<sup>1)</sup> Я очень счастливъ въ эти дни, счастливъ, какъ можетъ быть никогда не бывалъ.

<sup>2)</sup> Это женщина, какая нужна для меня, умная и простая, способная понимать требованія той жизни, которой я посвятиль себя и раздълять со мной дурное и хорошее этой жизни.

<sup>3)</sup> Вы увидите, что при всей моей безразсудности — я женился благоразумно, женясь по любви.

ливо считаетъ время до того срока, когда можетъ возвратиться къ невъстъ. Непривычное счастье внушаетъ ему порой сомивніе, больныя думы. Оно кажется ему сномъ, иногда ему представляется, что онъ откроетъ глаза, и оно исчезнетъ. Порой ему представляется, что опъ можетъ еще недожить до счастливаго дня, что счастье его можеть достаться другому, что судьба захочетъ посмъяться надъ нимъ. Онъ самъ упрекалъ себя за нетерпъливыя желанія, порождавшія въ немъ такіе бользненные сны. «Il me semble, que je ne suis pas assez reconnaissant envers le ciel, qui t'a envovée à ma rencontre, читаемъ въ письмъ его къ невъстъ (27 іюня 1841). Je ne sais à quelle souffrance je ne m'exposerais pas, s'il s'agissait de te mériter et de t'avoir, et je cède en enfant au chagrin, que fait naître en moi une séparation de 6 semaines. Il y a une grande faiblesse en moi, mais je ne puis pas en venir à bout et la dompter — cette faiblesse est plus forte, que moi» 1). Письма невъсты къ Грановскому безпрерывно перечитывались имъ. Онъ ждалъ ихъ съ радостнымъ нетерпъніемъ. «Je reçois tes lettres les lundis et les jeudis, пишетъ онъ ей (28 іюня), mais j'en jouis déjà le dimanche et le mercredi-parce que c'est alors, que je commence à les attendre. C'est le bonheur de l'espérance. Puis, après la réception de la lettre, la vie me semble de nouveau sans but jusqu'au dimanche ou jeudi suivant, quand je commence à espérer» 2). Письма Грановскаго невъстъ полны

<sup>1)</sup> Мит кажется, что я недовольно признателенъ небу, пославшему тебя на встричу со мною. Не знаю, какому страданію не ръшился бы я подвергнуться, чтобы только заслужить тебя и обладать тобою, и однако же я поддаюсь, какъ ребенокъ печали, порождаемой во мит шестинедъльною разлукою. Моя слабость велика, но я не могу сладить съ нею и одольть ее — эта слабость сильнъе меня.

<sup>2)</sup> Я получаю твои письма по понедъльникамъ и четвергамъ, по я уже наслаждаюсь ими въ воскресенье и въ среду, потому-что въ эти

повторяющихся выраженій любви, нёжности, преданности и благодарности. «Fais ce que tu voudras, rends-moi heureux ou malheureux, selon ton bon plaisir, je ne t'en aimerai pas moins, говорить онъ въ письмъ къ ней (7 іюня). Je t'ai donné mon avenir avec tant de foi, tant de confiance, que je ne t'en demanderai jamais compte» 1). «Cela me fait de la peine, que d'autres hommes ont dit, et mille fois mieux, ce que je te dis là, à d'autres femmes, пишеть онь о выраженіяхь своей любви къ невъстъ (9 іюня). Le véritable amour s'exprime de la même manière; d'autres ont aussi aimé véritablement, mais il y a en moi, à part l'amour, une reconnaissence infinie pour ce que je te dois, cher ange. C'est une reconnaissance dont je ne pourrai jamais m'acquitter, c'est une dette éternelle, que je payerai toujours sans pouvoir jamais être quitte, même si tu ne m'aimais plus. Tu m'a donné plus que je n'ai demandé au Ciel. Tu peux me le reprendre, quand il te plaira et je t'aimerai toujours. C'est justement cette reconnaissance, qui me garantit la durée de mon amour pour toi; ce n'est pas une de ces passions fortes, mais passagères, que cette affection, que je te porte. Il y a dedans-respect, amour, dévouement, reconnaissance, adoration (passe-moi le mot, qui est devenu banal-tellement on en a abusé) et que sais-je, moi» 2).

дии начинаю ожидать ихъ. Это счастье надежды. Послѣ полученія твоего письма жизиь, кажется миѣ, опять не имѣетъ цѣли до слѣдующаго воскресенья или четверга, когда вновь начинаю падѣяться.

<sup>1)</sup> Дълай, что хочешь, дълай меня счастливымъ или несчастнымъ, какъ тебъ вздумается, я не буду отъ этого любить тебя менъе. Я отдалъ тебъ свою будущиость съ такою върою и съ такимъ довъріемъ, что не стану спрашивать у тебя отчета о ней.

<sup>2)</sup> Мит прискорбио, что другіе люди говорили другимъ женщинамъ и еще въ тысячу разъ лучше то же, что говорю я здъсь. Искренияя любовь выражается одинаково; другіе также искренно любили, но во мит, кромт любви, есть безконечная признательность за все, чъмъ я обязанъ тебъ,

Грановскій всегда оставался для невъсты и жены своей страстнымъ лыбовникомъ, нёжнымъ братомъ и преданнымъ сыномъ. Горячность любви его къ ней была всегда одинаково сильна и одинаково чиста. Его семейное счастье было опорой, прибъжищемъ и охраной во всъ трудныя минуты его жизни, при всъхъ недугахъ души, одаренной способностію глубоваго страданія. Это счастье было прочно, потому-что тъсно связывалось съ нравственнымъ достоинствомъ супруговъ, было скръплено общими нравственными, сердечными и умственными интересами. Грановскій глубоко понималъ причины непрочности счастія въ большинствъ брачныхъ союзовъ и говорилъ объ нихъ невъстъ. Его слова объясняють намъ постоянное и благотворное счастье его собственной семейной жизни. «Pourquoi tant de mariages, conclus par suite de l'amour des deux cotés, deviennentils une source de malheur pour l'homme et la femme après quelques mois ou quelques années de bonheur? пишетъ онъ къ невъстъ (13 іюня 1841 г.). C'est une triste idée, il y a même quelque chose de menaçant dedans. Et cependant rien de plus vrai. L'amour, ordinairement, fait place à une espèce d'indifférence et ce qui reste d'affection mutuelle n'a pour garantie et pour base, que l'habitude d'être depuis nombre d'années ensemble. Puis il y a communauté d'intérêts matériels,

мой ангель. Это такая признательность, требованій которой я никогда не буду въ состояніи удовлетворить, это въчный долгь, который буду уплачивать всегда, никогда не очистивъ его, даже еслибы ты перестала любить меня. Ты принесла мить болье, чтмъ я просилъ у неба; можешь все взять отъ меня назадъ, когда тебт будетъ угодно, и я все буду любить тебя. Именно эта признательность служитъ ручательствомъ въ прочности моей любви къ тебт. Чувство мое къ тебт не есть одна изъ сильныхъ, но преходящихъ страстей. Оно вмъщаетъ въ себть уваженіе, любовь, преданность, благодарность, обожаніе (прости мить слово, опошлъвшее отъ столькихъ злоупотребленій) и не знаю что еще...

qui unit toujour le mari à la femme à défaut d'un lien plus noble, mais qui a cessé d'éxister. J'aimerais mieux te perdre à l'instant même, qu'en venir à ce point de Spiessbürgerthum dans le mariage. Ce serait la mort pour moi, si je devais remplacer les liens, qui nous unissent actuellement par ceux de l'égoisme et de l'habitude. Et cependant c'est l'écueil, où va se briser le bonheur de 99 mariages d'inclination sur 100. Je t'ai parlé de B.: cet homme est passionnément amoureux de sa femme, qui le lui rend. Il est au désespoir, quand il doit la quitter pour 10 jours, eh bien, je donne ma vie si dans trois, quatre ans d'ici, le terme assigné est encore trop long, peut-être, il ne cherche point à se distraire de la monotonics de la vie domestique en courant les salons, et madame fera de même. Cela m'inquiétait beaucoup pour notre avenir, ces réflexions qui m'assiègent sans me donner du repos. Mais maintenant je suis tranquille sur ce point: l'amour ne peut s'user, que dans un coeur vide de tout autre intérêt sérieux et noble, mais quand un homme a une belle vocation à remplir, quand lui et la femme de son choix sont des êtres moraux et pensant à leur perfectionnement moral, l'amour dure tant que la vie. Grâce à toi, je reviens aux sentiments religieux, que j'ai reçus de ma mère, mais qu'une jeunesse tristement passée a bien affaiblis en moi» 1).

<sup>1)</sup> Отчего столько союзовъ, заключенныхъ вслѣдствіе искрепней любви двухъ сторонъ, становятся источникомъ несчастія для мужчины и женщины послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ или нѣсколькихъ лѣтъ счастія? Это печальная мысль; въ ней есть даже что-то грозное. И однакожь нѣтъ ничего справедливѣе. Обыкновенно любовь уступаетъ мѣсто какому-то равнодушію, а остатокъ взаимной привязанности держится и обезпечивается только долголѣтнею привычкою быть вмѣстѣ. Кромѣ того, общіе матеріальные интересы всегда связываютъ мужа съ женою за недостаткомъ болѣе благородной, но уже исчезнувшей связи. Я желалъ бы лучше въ эту же минуту лишиться тебя, чѣмъ дожить до

Думы Грановскаго показались сомивніями его 17-льтней невъстъ, полной въры и счастія. Опа читала ихъ и писала объ нихъ съ грустію своему жепиху. «Ти me dis, que mes craintes pour notre avenir t'ont fait de la peine, отвъчалъ Грановскій (27 іюня) на письмо ея. Et pourquoi donc, ma bonne? Аі-je douté de toi? Mais quand je suis venu à penser, l'autre jour, à tant de mariages, qui promettaient tant de bonheur et qui ont tenu si mal leurs promesses, j'ai eu un peu d'inquiétude et j'ai réfléchi aux causes de ce fait si triste et si menaçant. Je n'ai pas pensé à ces malheurs inévitables, que Dieu nous envoie et qu'il faut accepter sans en comprendre le pourquoi; non — j'avais en vue ces malheurs, non moins grands, selon moi, et que l'homme s'attire lui-même, dont par conséquent on peut très-bien découvrir la cause dans un repli de son coeur. J'ai pensé à ces refroidissements sans cause ap-

этого предъла пошлости въ бракъ. Еслибы связи теперь насъ соединяющія, должны были заміннться связями эгонзма и привычкиэто было бы смертію для меня. И однако же таковъ подводный камень. о который разбиваются 99 изо 100 браковъ, заключенныхъ по взаимной склонности. Я говориль тебь о Б-т: этоть человыкъ страстно влюбленъ въ жену, которая платить ему взаимностію. Опъ въ отчаянін, когда долженъ разстаться съ нею на 10 дней, и тъмъ не менъе я готовъ отвъчать своею жизнію, если чрезъ два, три года, а можеть быть и этотъ срокъ еще слишкомъ длиненъ, онъ не станетъ искать по гостинымъ развлеченія отъ скуки семейной жизни; жена будетъ поступать также. Эти мысли, неотступно преследовавшія меня, сильно тревожили меня за наше будущее. Но теперь и покосиъ на этотъ счетъ: любовь можетъ изсякнуть только въ сердце чуждомъ всякаго другаго серьезнаго и благороднаго интереса, но когда мужчинъ предстоитъ исполнение прекраснаго призвания, когда опъ и избранная имъ женщина, существа правственныя и думающія о своемъ правственномъ усовершенствованін, любовь длится столько же, сколько жизнь. Благодаря тебъ, я возвращаюсь къ религіознымъ чувствамъ, внушеннымъ мнъ моей матерью, но ослабленнымъ во мит печально проведенною юностію.

parente, qui surviennent presque toujours après quelques années de mariage, à cette misérable habitude de prendre le thé et de diner ensemble, qui remplace l'amour disparu-et tu as vu, que j'ai nié la possibilité d'un tel changement pour nous. On parle beaucoup d'amour, il y a des hommes, qui croient de bon coeur aimer et s'en font croire par les autres, mais bien peu savent aimer véritablement. Or, je t'aime véritablement, moi, je puis le dire sans vanité, sans affecter une supériorité quelconque; tous le mérite est à toi, qui as su m'inspirer un tel amour. Je ne me suis pas fait d'illusions, je n'ai pas pensé, comme un jeune homme de 20 ans «à une chaumière et ton coeur» — en te recevant de Dieu je lui ai promis de devenir meilleur et de travailler davantage afin de payer aux hommes ce que j'ai reçu de lui. Naturellement la dette restera toujours grande, mais chacun peut faire du bien d'après ses forces. J'en ferai aussi un peu. Mon amour ne m'a pas rendu égoïste, il ne m'a pas fait renoncer aux autres buts de ma vie, au contraire, il m'a donné plus d'ardeur et de force. N'ai-je pas reçu la récompense avant d'avoir fait la tâche, qui m'est imposée? Il n'y a pas d'exaltation momentanée dans ce que je te dis, je te parle, comme je parle à Dieu, et dans dix ans tu ne me verras pas rougir en me montrant cette lettre. Tu vois donc, que je ne crains pas l'avenir et que j'ai grande foi en toi, puisque je t'ai proposé de partager cet avenir, qui conviendrait à bien peu de femmes. Je tiens beaucoup à me justifier à tes yeux, car ce serait vraiment triste, si l'un de nous doutait de notre bonheur. Pour moi il y aurait folie et ingratitude dans un doute semblable. Tu ne m'as donc pas compris, ma bonne maman. Depuis que tu es à lui, ton fils croit au bonheur» 1).

<sup>1)</sup> Ты говоришь, что мон опасенія за наше будущее огорчили тебя. Отчего же, моя добрая? Развъ я сомпъвался въ тебъ? Но когда на-

Чистая и сильная любовь Грановскаго къ невъстъ сливалась въ душъ его съ преданностію драгоцъннъйшимъ цълямъ его жизни. «Моп amour pour toi, пишетъ онъ къ ней (24 іюня), est la meilleure, la plus sainte, la plus pure partie de moi peut-être, et cependant j'aime beaucoup mes

медни я подумаль о многихь бракахь, объщавшихь столько счастія и такъ мало оправдавшихъ свои объщанія, я ифсколько встревожился и раздумываль о причинахъ этого явленія столько грустнаго и грознаго. Я не думаль о техъ неизбежныхъ бедствіяхъ, которыя посылаются намъ Богомъ и которыя надо принимать, не понимая ихъ цели, нътъ - я имълъ въ виду несчастія, которыя, по моему, не менье велики и которыя человъкъ самъ навлекаетъ на себя, причины которыхъ потому не трудно открыть въ недрахъ его сердца. Я думалъ о тъхъ внезапныхъ охлажденіяхъ безъ видимой причины, которыя наступають почти всегда посль нъсколькихъ льть брака, объ этой жалкой привычкъ пить чай и объдать вмъстъ, которая остается въ замънъ изчезнувшей любви - ты знасшь, что я не призналъ возможности такой перемъны для насъ. Много толкують о любви, есть люди, чистосердечно увъренные, что любятъ сами и заставляютъ върить въ это другихъ, но очень немногіе дъйствительно умъютъ любить, я же истинно люблю тебя; я могу это сказать безь тщеславія, не приписывая себъ никакого превосходства; вся заслуга въ этомъ принадлежитъ тебъ, которая умъла внушить мнъ такую любовь. Я не тъшился мечтами, я не думалъ какъ 20-лътній юноша «о хижинъ и твоемъ сердцё». Принимая тебя отъ Бога я объщаль ему сделаться лучшимъ и трудиться болье, чтобы уплатить людямъ за то, что даль мить Онъ. Конечно долгъ всегда останется еще великъ, но каждый можеть делать добро по своимь силамь. Я также совершу его хоть нъсколько. Моя любовь не сдълала меня эгонстомъ, она не заставила меня отказаться отъ другихъ целей моей жизни, напротивъ; она дала мит болте будущности и силы. Не получилъ ли я награды еще прежде чъмъ выполнилъ возложенную на меня задачу? Не минутная восторженность говорить въ монхъ словахъ къ тебъ, я говорю тебъ, какъ говорю предъ Богомъ, и черезъ десять лѣтъ ты не заставишь меня покрасивть, когда покажешь мив это письмо. Итакъ ты видишь, что я не боюсь будущаго и что у меня большая въра въ тебя, если я предложиль тебъ раздълить со мной будущиость, которая была бы soeurs—et la Russie encore» 1). Эта любовь освъщала и расцвъчивала жизнь его на столько полно, на сколько это возможно для жизни мужчины и такого человъка, какимъ былъ Грановскій.

Безмятежная тишина, и глубокій миръ сошли въ его душу въ первыя недели новаго счастія. Светлый взглядъ его 17-лътней невъсты изгонялъ изъ нея всякую тревогу, всъ порывистыя стремленія, всъ больныя думы и ощущенія. Въ деревив, гдв провель онъ шесть недвль въ разлукв съ нею, его снова и часто посъщають часы мрачнаго душевнаго настроенія, тотъ humeur noire, который остается спутникомъ его жизни, о которомъ онъ говорить въ своихъ письмахъ, какъ о какомъ-то загадочномъ присущемъ его природъ недугъ. Въ письмахъ къ невъстъ онъ объясняетъ свое душевное настроение отношениями и обстоятельствами, окружавшими его въ родной семьт. Скорбь объ участи сестеръ, опасенія за ихъ будущность, безплодные переговоры съ капризнымъ и слабымъ старикомъ, разъйзды и мелочные хлопоты по дёламъ отца, и вмёстё нетерпёливо сносимая разлука съ невъстою, все наводило на него уныніе. Однакоже онъ признавался, что всё эти обстоятельства сами по себъ не должны бы были угнетать его духъ до бользненнаго состоянія. «Et puis n'es-tu pas là, писаль онъ не-

по силамъ весьма немногимъ желщинамъ. Для меня очень важно оправдаться въ твоихъ глазахъ, потому-что было бы въ самомъ дълъ печально, еслибъ одинъ изъ насъ могъ сомивваться въ нашемъ счастін. Подобное сомивніе съ моей стороны было бы безуміемъ и неблагодарностію. Итакъ ты не поняла меня, моя добрая мама. Твой сынъ въритъ въ счастье съ той минуты, съ которой ты принадлежишь ему.

<sup>1)</sup> Мон любовь къ тебъ составляетъ, можетъ быть, лучшую, святъйшую, чистъйшую часть меня самого, и однакоже я сильно люблю моихъ сестеръ — и еще Россію.

въстъ по поводу припадка своей тоски (29 іюня), toi, que je n'ai ni méritée, ni esperée, ni même demandée à Dieu. La réalité est donc belle pour moi, je ne suis pas homme à me créer des malheurs imaginaires; les désagréments, que j'éprouve de temps en temps ici, sont d'une nature trop petite, trop mesquine pour m'attrister sérieusement, quoiqu'ils me fatiguent et m'irritent quelquefois. Avec tout cela je puis avoir des heures, comme celle-ci. Il doit y avoir quelque chose de mauvais, de gâté en mon moi» 1).

Грановскій пе любиль признавать надъ собою власть внѣшнихъ впечатлѣній и обстоятельствъ. Часы и дни душевной усталости, наступавшіе для него вслѣдствіе раздражающихъ впечатлѣній, послѣ внутреннихъ волненій или напряженной, усиленной дѣятельности, считалъ онъ своимъ нравственнымъ недостаткомъ. Между тѣмъ его же собственныя слова даютъ намъ возможность понять свойство того humeur noire, который по-временамъ посѣщалъ его. «Ти пе dois dove pas me juger d'après les moments, que j'ai passés avec toi, читаемъ въ одномъ изъ его писемъ къ невъстъ (10 іюня). J'étais un autre, un meilleur homme alors. Il me suffisait de regarder pendant quelques minutes ton visage si doux et si calme pour être calme moi-même. Te l'ai-je dis? Mais la nature a mis en moi un germe d'inquiétude et d'agitation continuelles. Ma tranquillité apparente ne vient le plus

<sup>1)</sup> И за всемъ темъ разве петъ тебя, тебя, которой я ин заслужилъ, ин ожидалъ, ин просилъ даже у Бога. Итакъ, действительность для меня прекрасна. Я не наклопенъ создавать себе воображаемыя несчастія; непріятности, по временамъ испытываемыя мною здесь, слишкомъ мелочны, слишкомъ пичтожны, чтобы серьезно огорчать меня, хотя иногда утомляютъ и раздражаютъ. И темъ не менее я могу переживать такіе часы, какъ настоящій. Въ моемъ я должно быть что-то дурное, что-то искаженное.

souvent, que de la fatigue, c'est une espèce d'apathie morale, ou bien elle n'est qu'apparente, comme je te l'ai dit. Il y a toujours en moi quelque pensée, qui me travaille sans relâche. Jadis c'était encore plus fort. Mais tu me donneras du calme, mon bon ange. Je suis triste aujourd'hui» 1). Тогда же (14 іюня) онъ пишетъ В. П. Б-ну: «Я думалъ, что счастье отучитъ меня отъ глупой привычки сверлить себя (по выраженію Станкевича) и подсматривать, что тамъ внутри делается. Но я остался въренъ этой привычкъ. За то какъ я высмотрълъ себя! Кажется нътъ ни одного закоулка въ сердцъ моемъ, въ которомъ бы я не побывалъ и не посмотрълъ какъ тамъ все обстоитъ. Разумъется, что эта работа теперь стала пріятнъе и виды дучше. Но сколько грусти примъшивается къ моему счастію! Въ самыя лучшія мгновенія меня охватываеть чувство странной тоски и невольно приходять въ голову стихи Гёте, не помню изъ какой пьесы:

Besser durch Leiden

Will ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.

Можеть быть это отъ того, что я еще не привыкъ къ счастію. За будущее свое я не боюсь; я не поинмаю для себя

<sup>1)</sup> Ты не должна судить обо мит по тъмъ минутамъ, которыя я проводилъ съ тобою. Я былъ тогда другимъ, лучшимъ человъкомъ. Мит довольно было итеколько минутъ посмотръть на твое кроткое и спокойное лице, чтобы быть покойнымъ самому. Говорилъ ли я тебъ объ этомъ? Но природа вложила въ меня зародышъ постоянныхъ безпокойствъ и волиеній. Мое кажущееся спокойствіе происходитъ большею частію только отъ усталости, это родъ правственной апатіи, или пожалуй оно только кажущееся, какъ я сказалъ. У меня всегда есть какая-инбудь мысль, пеотступно тревожащая меня. Прежде такъ бывало со мною еще сильнъе. По ты дашь мит миръ, мой добрый ангелъ. Мит грустно пынче.

возможности быть несчастнымъ съ нею. При ней я даже не рефлектирую. Въ ней есть что-то успокоивающее меня». «Le besoin d'agir, de travailler est quelque fois bien fort chez moi, читаемъ въ другомъ его письмъ къ невъстъ (20 іюня). С'est lui, qui cause en partie l'inquiétude inhérente à mon caractère» 1).

Грановскій много читаль въ деревнъ и собираль матеріалы для предстоящаго курса своихъ университетскихъ лекцій, не желая, какъ писаль онъ невъстъ, читать ихъ въ томъ видъ, въ какомъ читалъ два года тому назадъ, когда быль новичкомъ на каоедръ. Въ Погоръльцъ, по словамъ его, занималь его только механическій трудь. Подъ вліяніемъ заботъ и огорченій, переносимыхъ имъ въ родной семьй, онъ не былъ способенъ къ иному труду. «Je déteste l'oisiveté, mais quelquefois elle m'est imposée par la nécessité, говоритъ онъ въ письмъ къ невъстъ (18 іюня). Quand je viens ici—c'est toujours le cas» 2). Онъ былъ занятъ хлопотами по дъламъ отца, напрасно мечтая спасти состояніе его для сестеръ и будущей жены своей. Лень и эгоизмъ старика были сильные попытокъ и усилій сына. Грановскій объяснялся за отца съ къмъ было нужно, ъздилъ и хлопоталъ по присутственнымъ мъстамъ, велъ переговоры съ чиновниками и уладилъ въ запутанныхъ делахъ все, что могъ. Срокъ его отъёзда изъ Погорёльца приближался. Отецъ объщаль вмъсть съ дочерьми сопровождать Грановскаго въ Москву, откладываль отъёздь, задерживая сына, и кончиль тъмъ, что остался въ деревнъ и удержалъ возлъ себя доче-

<sup>1)</sup> Потребность дъятельности, труда порой очень сильна во миъ; она-то отчасти причина безпокойства, присущаго моему характеру.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Я ненавижу праздность, но иногда принужденъ къ ней по необходимости. Это всегда случается, когда прівзжаю сюда.

рей. Онъ объщаль прівхать послъ.... Нетерпъливо порывался Грановскій изъ Погоръльца и наконець въ половинъ іюля явился въ Москву къ своей невъстъ.

Смерть матери последней заставила отсрочить свадьбу. день который назначень быль въ августъ. Межъ тъмъ Грановскій быль совстмъ безъ денегъ и едва выпутывался изъ затрудненій при самыхъ скромныхъ приготовленіяхъ къ своей семейной жизни. Минутами онъ приходилъ почти въ отчаяніе, но скоро утъшался. «Au reste, Dieu m'aidera, peutêtre» 1), прибавляеть онь, описывая сестрамь свое затруднительное положение. «Je viens de trouver un logement fort petit et fort propre, сообщаеть онъ имъ въ другомъ письмъ (августъ 1841). Il ne coute, que 600 roubles (acc.) par an. Pour nous deux il est assez grand; si vous venez chez nousnous vous destinons le salon et nous ne serons pas du tout gênés. Mes préparatifs sont bien modestes et économiques. Que voulez-vous» 2)!... «Je n'ai pas un sou dans la poche, пишеть онъ имъ же за нъсколько дней до своей свадьбы (начало октября 1841), говоря о долгахъ, которые ему необходимо уплатить. Avec tout cela je suis heureux, mes bonnes.... Lise rit de ce que je n'ai pas d'argent, mais moi je ne suis pas en état de voir toujours le coté comique de la chose et parfois жутко бывает» 3). Грановскій началь давать

<sup>1)</sup> Впрочемъ Богъ поможетъ мнѣ, можетъ быть.

<sup>2)</sup> Я нашелъ квартиру, очень маленькую и очень чистую. Наемная плата только 600 рублей въ годъ (асс.). Для насъ двухъ она довольно просторна. Если прівдете къ намъ, мы назначаемъ вамъ гостиную, и нисколько не будемъ стѣснены. Мон приготовленія очень скромны и экономны. Что дѣлать!

з) У меня нътъ ни гроша въ карманъ. Тъмъ не менъе я счастливъ, мон добрыя ... Лиза смъется тому, что у меня нътъ денегъ, но я не

уроки въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, которые вмѣстѣ съ лекціями въ университетѣ запимали у него всѣ утра; только вечерами могъ онъ видѣть свою невѣсту. «Je ne puis donc travailler pour moi, que pendant la nuit et de grand matin, en enlevant quelques heures à mon sommeil, dont j'ai grand besoin. Jusqu'à présent je me suis bien porté, mais une vie comme celle-là me nuirait à la longue» 1), писалъ онъ сестрамъ (сентябрь 1841), объясняя свое желапіе ускорить день брака, къ которому ожидалъ въ Москеу отца и сестеръ. Отецъ не пріѣзжалъ и даже не увѣдомлялъ пріѣдетъ ли. 15 октября Грановскій обвѣнчался съ своею невѣстою.

Молодые супруги были почти всегда дома, выйзжая только въ необходимыхъ случаяхъ. Только дъла и университетъ вызывали Грановскаго изъ дому. Счастливое настроеніе молодой четы симпатически сообщалось тёмъ, кто сближался съ ними, отражалось на всемъ окружающемъ ихъ. Друзья и знакомые часто посъщали эту чету, отдыхая душою въ ея особенномъ, свътломъ міръ. Грановскій, казалось, забылся и замолкъ среди своего счастія. Послѣ пяти педъль молчанія онъ пишетъ сестрамъ (21 ноября): «Si je ne vous ai pas écrit—c'est que je ne sais vraiment ce qui m'est arrivé, mais le fait est, que depuis mon malheureux mariage je ne fais rien—et ce n'est pas sans étonnement, que je m'aperçois, que j'ai encore gardé la faculté d'écrire. Je croyais l'avoir perdue.... Je suis heureux, comme un prince», и этотъ prince прибавляетъ: «mes affaires pécuniaires sont loin d'être brillan—

всегда въ состоянін видъть только комическую сторону дъла, и порой жутко бываеть.

<sup>1)</sup> Итакъ, я могу работать для себя только почью и раннимъ утромъ, похищая иъсколько часовъ у спа, въ которомъ очень пуждаюсь. До сихъ поръ я еще чувствовалъ себя здоровымъ, по такая жизнь, продлившись, будетъ вредна для меня.

tes, mais jusqu'à ce moment nous avons toujours eu de quoi diner et même souper. Je ne sais, si ce luxe sera durable» 1)....

Семнадцатильтияя подруга Грановскаго была одарена серьезнымъ, яснымъ умомъ. Подъ ея спокойною, по выраженію несколько строгою наружностію таилось много глубины и энергіи сердца. Она кръпла и росла умственно и нравственно подъ живительнымъ вліяніемъ мужа, которому была предана до самозабвенія. Она прежде всего поняла его сердцемъ и безконечно увъровала въ него разъ на всегда. Требованія жизни, ея ціли, призваніе человіка, его радости и страданія, все воплотилось и сказалось для нея въ лицъ Грановскаго, все поняла она черезъ него. Она не утратила однакоже ни своей самостоятельности, ни оригинальнаго характера. Вліяніе мужа заставляло звучать въ душт ея еще безмольныя, но присущія ей струны. Грановскій не любиль ин въ комъ несвободнаго усвоенія его понятій и мивній. Ему было больно и пепріятно встрачать въ людяхъ, безусловно признававшихъ его авторитетъ, рабское повтореніе того, что онъ говориль и думаль. Довърчиво и свободно было вниманіе жены къ исповъдямъ сердца и ума, которыя ввъряль опъ ей, удовлетворяя собственной потребности и которыя зароняли плодотворныя сёмена въ молодой и чистой душт. Свободно выросла и сложилась она нравственно подъ такимъ вліяніемъ, и мужъ встрючаль въ ней не докучное, влюбленное эхо свое, но самостоятельное женственное существо съ ясною мыслію, съ преданнымъ и великодушнымъ

<sup>1)</sup> Если я не писалъ вамъ, то потому, что самъ не знаю, что слалось со мною; дѣло въ томъ, что со времени мосго несчастнаго брака я инчего не дѣлаю — и не безъ удивленія замѣчаю теперь, что еще сохранилъ способность писать. Я думалъ, что потерялъ ее.... Я счастливъ, какъ принцъ... мои денежныя дѣла далеко не блестящи, по до сей минуты у насъ всегда хватало на обѣдъ и даже на ужинъ. Не знаю, продлится ли эта роскошь....

сердцемъ. «Любовь невозможна безъ нѣкотораго равенства», говорилъ Грановскій въ одномъ изъ писемъ къ своему молодому воспитаннику, и онъ могъ раздѣлять съ женою своею все, что его занимало, радовало или печалило, какъ съ равнымъ себѣ существомъ, находить въ ней и сочуьствіе и признаніе своихъ дѣлъ и намѣреній, могъ также встрѣчать съ ея стороны и правдивое, внушенное любовію слово совѣта, несогласія, сомнѣнія, предупреждающаго опасенія чуткой женственной предусмотрительности. Нерѣдко въ серьезныхъ вопросахъ жизни порывы его страстной природы умѣрялись и стихали отъ кроткаго, успокоительнаго, но твердаго вліянія подруги. «Хоть мнѣ и непріятно слышать, когда она не соглашается съ моими умными рѣчами, а по томъ я бываю ей благодаренъ», говорилъ Грановскій о женѣ близкому ея другу.

Грановскій всегда върилъ въ возможность высокаго умственнаго и нравственнаго развитія женщины, всегда радовался, когда встръчалъ его. Онъ не любилъ и не желалъ того, что многіе разумёють подъ словомъ эманципація женщины, уравненія во всемъ ея общественнаго положенія съ положеніемъ мужчины, уравненія ея съ послъднимъ въ задачахъ жизни, въ практической деятельности, но онъ желалъ, чтобъ женщина равнялась мужчинъ въ участіи **ума** и сердца къ общечеловъческимъ Женщина-дълецъ, женщина-торгашъ, юристь наводила на него смущение. «Не люблю женщинь, знающихъ законы», говорилъ онъ по поводу деловыхъ способностей дамы, съ успъхомъ занимавшейся своими процессами. За то съ уважениемъ и живымъ участиемъ видълъ онъ женщину, воспитывающую и обучающую дътей, женщину, посвящающую себя попеченіямь о больныхь и страждущихъ. Съ уваженіемъ и благоговъніемъ смотрълъ онъ

и на ту, которая подъ гнетомъ тяжкаго или исключительнаго положенія не падала духомъ, и изъ любви къ дорогимъ ей лицамъ принимала на себя даже такія заботы и труды, которые обыкновенно долженъ нести мужчина. Въ такомъ исключительномъ явленіи онъ узнаваль торжество сильной любви и оно глубоко трогало его. Замъчанія уважаемыхъ имъ женщинъ о предметахъ изъ области литературы, науки, искусства, встречались имъ всегда съ уваженіемъ, съ признаніемъ, часто съ благодарностію. Ихъ вопросы всегда обращали на себя его искреннее вниманіе, Въ бесъдахъ съ ними никогда не было съ его стороны признака небрежности или того грубаго снисхожденія, съ какимъ неръдко говорятъ съ женщинами даже люди высокаго ума и образованія. Въ числь его друзей были преданныя ему и искренно чтимыя имъ женщины. Ихъ дружба была всегда дорога ему, она была ему необходима, она одна могла удовлетворять вполнъ потребности искренней исповъди, довърчивыхъ признаній его нъжной души. Случалось, что дружескія отношенія Грановскаго, отличавшіяся горячностію, свойственною его страстной природі, подавали поводъ къ недоразумъніямъ лицамъ, не умъвшимъ понять эту особенность его характера. Были женщины, готовыя въ горячности его дружбы признать иное чувство. Тогда наступали для нихъ минуты разочарованія, а вмъстъ нежданные для Грановскаго упреки и преслъдованія, возбуждавшія въ немъ наивное недоумѣніе и смущеніе.

Участливость, горячность и молодость сердца, часто хранимыя женщиною даже въ позднемъ возрастъ жизни, были всегда обаятельны для Грановскаго. «Je dois l'avouer, признавался онъ въ письмъ къ сестрамъ (27 февраля 1841), les femmes exercent une fatale influence sur 'moi, même quand

je ne les aime pas» 1). Живое участіе ко всему, что достойно его, то участіе, котораго Грановскій желаль отъ женщины вообще, пробудилось и хранилось подъвліяніемъ его въ женщинъ близкой ему изъ всъхъ, въ его женъ. Онъ не желаль, чтобъ исключительная любовь къ нему поглощала всъ силы ея души. Завътъ безконечной любви, Евангеліе было первою книгою, которую нашла на своемъ столъ жена, введенная имъ въ домъ свой. Онъ пробуждалъ въ ея сердцъ постоянное участіе къ людямъ и живой отвътъ на привязанность и преданность ихъ. «Laisse-toi aimer, mais sans apathie» 2), не ръдко говорилъ и писалъ онъ ей. И слова его падали на плодотворную почву: дъятельная любовь и участіе къ людямъ были въ ней постоянны. У него-же научилась она признавать независимость лица, и во всю ихъ жизнь не являлось съ ея стороны ни одного изъ тъхъ мелкихъ требованій, тёхъ стёснительныхъ заботъ, которыя бывають у большинства женщинь следствіемь опасеній и волненій той-же преданности, той-же любви, изъ которыхъ истекаютъ также и счастье и радости семейной жизни. Она любила безъ эгоизма, безъ требовательности, съ тъмъ счастливымъ самоотверженіемъ, которое не сознаетъ и не понимаетъ себя. Она не только беззавътно была предана мужу, но глубоко знала и понимала его. Послъ кончины Грановскаго она продиктовала его біографу 3) точныя указанія на многія стороны его характера, проницательныя и върныя объясненія фактовъ его жизни и духа, многія изъ его понятій и воззрѣній. «Когда мнѣ тяжело на сердцѣ, я прихожу къ ней и никто не умфетъ такъ лъчить мои нрав-

<sup>1)</sup> Я долженъ признаться, женщины оказывають на меня неизовжное вліяніе, даже когда я не люблю ихъ.

<sup>2)</sup> Принимай любовь людей, но безъ апатін.

з) Покойному П. Н. Кудрявцеву.

ственныя бользни, какъ она», писалъ Грановскій о жень своей М. Ө. К-ъ. Онъ часто говорилъ, что безъ нея его скоро не стало-бы на свътъ. Ея близость, возможность довърять ей свои думы, всъмимолетныя движенія души были ему необходимы. Онъ дюбилъ трудиться съ увъренностію, что она близко отъ него, любилъ готовиться къ своимъ лекціямъ подъ музыку ея игры на рояль. Во время своихъ публичныхъ курсовъ онъ прочитывалъ обыкновенно подготовленную лекцію передъ нею, и потомъ уже отправлялся читать ее публикъ. Случалось, что раздумье и грусть Грановскаго высказывались стихами; онъ всегда прочитывалъ ихъ женъ, не допуская впрочемъ записывать ихъ. Плоды своего разнообразнаго чтенія и изученія онъ часто излагаль жент въ одушевленныхъ, полныхъ мысли и поэзіи разсказахъ. Онъ самъ однажды признался ей: «знаешь, Лиза, въ сущности ты одна слушала лучшія мои лекціи». Случалось, что отлучившись на нъсколько часовъ изъ дому, онъ присылалъ ей свои строки для того только, чтобы сказать, какъ любить ее, чтобы увъдомить, что у него весело или тяжело на душъ. Иногда на листочкъ, хранящемъ эти мимолетныя впечатленія, читаемъ выраженіе едкой грусти, встречаемъ слъды внезапнаго сознанія, посьтившаго его подъ впечатлъніемъ, оставшимся для насъ неизвъстнымъ. Вотъ примъръ: изъ Москвы, отправляясь на объдъ къ одному изъ знакомыхъ, онъ посылаетъ нёсколько строкъ женё, которую оставиль на дачь: «Знаешь-ли, какъ мнь безъ тебя бываетъ грустно, скучно даже среди друзей, среди оргій, пьяному или трезвому. Лиза моя, право, безъ тебя не стоило-бы жить на свътъ. А la longue я начинаю догадываться, что я слишкомъ рано или поздно родился. Мнъ нечего дълать на этомъ свъть. Я люблю жизнь только потому, что встрътилъ тебя. А въдь это былъ случай. Безъ тебя я не

любилъ-бы жизни и равнодушно-бы простился съ нею: Твой Грановскій». Иногда, особенно въ дни тоски, посъщавшей его, боясь тревожить больную и слабую жену, онъ былъ молчаливъ съ нею, уходилъ изъ дому. Но ему нужна была увъренность, что онъ во всякую минуту можетъ увидъть ее, можетъ говорить съ нею. Въ какой-бы поздній часъ ночи ни возвращался онъ къ себъ, онъ прерываль сонъ жены, чтобы довърить ей все, что пережилъ безъ нея, чтобы сказать ей все, что его радовало, или принести ей свою жалобу. Какъ ни быль онъ доволенъ и оживленъ тъмъ, что встръчало и окружало его — вдали отъ нея у него скоро начиналось Неіммен. Онъ порывался сердцемъ къ ней. «Когда я въ Москвъ, мнъ ничего не стоитъ увхать отъ тебя на сутки, но когда я увзжаю въ другой городъ, мив кажется что я осиротвль, что я остался одинъ на свътъ. Дитя мое и мать моя!» пишеть онъ ей (3 ноября 1851) изъ Тулы, куда отлучался изъ Москвы дней на десять. Весною 1855 года, за нъсколько мъсяцевъ до своей кончины, Грановскій вздиль на недвлю въ Петербургъ и пишетъ оттуда женъ (май 1855 года): «Пора домой, говоритъ сердце, а ранве пятницы вывхать нельзя. Богъ знаетъ, какъ хочется обнять тебя и взглянуть въ твои глаза, изъ которыхъ черпаю Lebensmuth и Lebenslust. Какъ миъ благодарить за все данное мит тобою? Развт не ты заставляешь меня жить, а жить съ тобою мнъ такъ хорошо!»

Съ первыхъ дней счастія до мгновенія послѣдней разлуки послѣ 14 лѣтъ брака у этой четы все та-же свѣжесть и поэзія чувства, та-же вѣра другъ въ друга, таже сильная и нѣжная любовь! Вспомнимъ слова, сказанныя женихомъ: «L'amour ne peut s'user, que dans un coeur vide de tout autre intérêt sérieux et noble, mais quand un homme a une belle vocation à remplir, quand lui et la femme

de son choix sont des êtres moraux, pensant à leur perfectionnement moral, l'amour dure tant que la vie» 1).

Семейное счастье досталось Грановскому во время, чтобы служить опорою въ печали, которая готовилась ему въ новыхъ утратахъ дорогихъ лицъ. Весною 1842 года начала хворать старшая сестра его, любимая его Barbe. Больная, съ зловъщимъ кашлемъ, она продолжала ухаживать за капризнымъ старикомъ и до позднихъ часовъ ночи занимать его картами. Лётомъ Грановскій вмёстё съ женою спёшили къ ней въ Погорълецъ и застали ее уже въ постели. Грановскій быль возлів нея, когда она закрыла глаза и простояль цёлую ночь на колёнахъ, обнявъ остатки несчастной сестры. «Le sort ne me ménage pas trop, ma bonue cousine, писаль онь въ декабръ, il semble trouver du plaisir à me rappeler sans cesse, qu'il est le plus fort de nous deux. Un coup succède à l'autre. Et je n'ai même pas le temps de me remettre dans l'intervalle des coups. Que faire? Il faut souffrir, quand on ne peut pas faire autrement. J'ai été triste et malade tout ce temps-ci, et sans ma femme, que je vous montrerai ce printemps, et qui, j'espère, sera digne de votre amitié, parce que c'est un être vraiment noble et généreux, je ne sais ce que j'aurais fait» 2).

<sup>1)</sup> Любовь можетъ изсякнуть только въ сердцъ чуждомъ всякаго другаго серьезнаго и благороднаго интереса, но когда мужчинъ предстоитъ исполнение прекраснаго призвания, когда онъ и избраниая имъ женщина существа нравственныя и думающия о своемъ правственномъ усовершенствовании, любовь длится столько же, сколько жизнь.

<sup>2)</sup> Судьба не щадить меня, моя добрая кузина. Она будто находить удовольствие напоминать мив безпрерывно, что она сильнейшая изъ насъ двухъ. Удары, следуя за ударами, не дають мив даже времели опоминться. Что делать? Надо страдать, если больше печего делать. Я быль грустень и болень все это время, и не знаю что сы

Вскоръ послъ того, какъ Грановскій писаль эти строки, жена его проводила дни въ Орлъ возлъ умирающей послъдней сестры его. Бъдная дъвушка твердила о покойной сестръ своей, видъла ее всякой разъ какъ смыкала глаза свои, отказывалась отъ лёкарства и въ январъ (1843) Грановскій уже узналь о ся кончинь. Вь томь же году скончался младній брать его. Въ письмъ къ родной теткъ (Н. В. Чернышъ) онъ говорилъ (13 дек. того же года): «Изъ четырехъ я остался одинъ. Покойные сестры и братъ мало видъли радостнаго въ жизни и умерли рано. Болъе или менъе всъ они умерли жертвами какой-то страшной и несправедливой сульбы. Надъюсь, что теперь имъ лучше. Вы мало знали сестеръ моихъ. Ихъ безконечное самоотвержение, безропотное страданіе, ихъ свътлый умъ, развившійся безъ помощи хорошаго образованія, даже наперекоръ вліянію обстоятельствъ — вамъ не могли быть извъстны. А я все видълъ и все зналъ, и ничему не могъ пособить.... Да будетъ воля Божія! Сестры купили дорогою ціною право возданнія въ будущей жизни».

Единственный сынъ, оставшійся въ живыхъ изъ всѣхъ дѣтей Николая Тимовеевича Грановскаго, пріѣхалъ изъ Москвы лѣтомъ 1844 года къ осиротѣлому отцу. Больной и одинокій старикъ обрадовался его пріѣзду болѣе, чѣмъ когда нибудь. Онъ не свыкся еще съ мыслію о потерѣ дѣтей и часто говорилъ о нихъ, какъ о живыхъ. Онъ привыкъ къ ихъ попеченіямъ о немъ; одиночество пугало его. У старика начиналась водяная болѣзнь. Я бы хотѣлъ умереть пока ты здѣсь, твердилъ онъ сыну, а то умрешь одинъ съ лакеями. Тяжелая печаль давила Грановскаго въ опустѣ-

дълалъ безъ жены моей, которую представлю вамъ ныптинею весною и которая, надъюсь, будетъ достойна вашей дружбы, потому-что она существо истинно благородное и великодушное.

ломъ деревенскомъ домъ. «Неужели это не сонъ, и ихъ въ самомъ дълъ нътъ болже, пишетъ онъ отсюда женъ о своихъ сестрахъ. На крыльцъ не онъ стояли, когда я подъбхалъ. Въ комнатахъ такъ пусто. Я быль у Саши на могилъ, она лежить рядомъ съ маменькой. Здёсь я около трехъ дней, и только разъ былъ у нихъ въ комнатъ. Висятъ четыре портрета, постели приняты, мебели нътъ никакой. Слава Богу я могу плакать. Я много плакаль. Но помириться съ мыслію объ ихъ кончинъ, привыкнуть къ этой мысли мнъ невозможно. Онъ были такъ нужны для меня.... Въ одномъ я похожъ на Жака въ романъ George Sand. Я никогда не утъшаюсь въ моихъ душевныхъ утратахъ. Я беру съ собой всякое горе на цълую жизнь. Станкевичъ, сестры, они для меня ежедневно умирають снова. Но въ этомъ нѣтъ того, что Герценъ называетъ моимъ романтизмомъ. Это постоянное, глубокое настроение души моей». Грустное письмо заключается словами: «не будь же грустна, моя Лиза. Есть другая жизнь, безъ разлуки».

Грановскій перевезь больнаго отца для ліченія изъ деревни въ Орель и почти не отходиль отъ старика, пока не стало ему лучше. Больной сділался уступчивымъ и, казалось, соглашался на всі совіты сына. Чтобы спасти имініе старика отъ продажи, необходимо было заплатить долги кредиторамъ, предлагавшимъ ему возвратить его заемныя письма съ огромными уступками. Но старикомъ овладіла какая-то странная любовь къ деньгамъ, безполезно хранимымъ въ его шкатулкъ, хотя въ то же время онъ высказываль сыну опасеніе, что можетъ умереть одинокимъ, и деньги пропадутъ. Грановскій рішился тогда продать свое небольшое иміне въ Полтавской губерніи, доставшееся ему отъ матери, чтобъ уплатить долги отца, который свое орловское иміне соглашался передать ему. Въ такомъ случаї

Грановскій имѣль бы 15 т. годоваго дохода, и онъ уже надъялся «что у него будеть свой уголь и кусокъ хлѣба». Онъ отправился въ Полтавскую губернію, но не нашель здѣсь покупщика для имѣнія. Сдѣлавъ тысячу версть и возвратясь къ отцу послѣ двухъ недѣль отсутствія, сынъ засталь его поздоровѣвшимъ. Съ возвращеніемъ силъ возвратилась къ старику прежняя безпечность и прежняя привычка объщать, уступать на словахъ и откладывать исполненіе, капризно перетолковывая все съизнова свои намѣренія. Всѣ хлопоты Грановскаго остались напрасными, и когда поправилось здоровье отца, онъ возвратился въ половинѣ августа въ Москву къ своей дѣятельности и въ среду друзей своихъ.

Мы уже говорили въ предшествующей главъ о знакомствахъ и дружескихъ связяхъ Грановскаго въ Москвъ. Съ 1842 года онъ тъсно сблизился съ поселившимся здъсь Герценомъ. Дружба Грановскаго къ последнему отличалась той страстностію, которую вносиль онь во всё свои сердечныя привязанности. «Жаль, что ты мало знаешь Герцена, пишетъ онъ Фролову (17 окт. 1845). Встрвча и близкое знакомство съ такимъ человъкомъ доставили бы тебъ много радости. Это одна изъ самыхъ чистыхъ, умныхъ и твердыхъ натуръ, какія мив встретились, не смотря на его наружное легкомысліе». Грановскаго глубоко радовала д'ятельность его друга, его философскія и литературныя произведенія, появлявшіяся въ современныхъ изданіяхъ. Онъ расчитываль на его живое участіе въ журналь, который надъялся издавать кругъ ихъ общихъ друзей. Дъятельность друзей питалась взаимнымъ сочувствіемъ и взаимнымъ обмѣномъ мнѣній. Мысль ихъ однако же не всегда и не во всемъ доходила до однихъ результатовъ и выводовъ. Свое изучение философіи Герценъ заключиль полнымъ отрицаніемъ съ своей стороны тѣхъ вѣрованій, признаніе которыхъ было присуще душѣ Грановскаго во всю его жизнь и укрѣплялось въ немъ историческими занятіями и собственными нравственными требованіями.

Другъ Грановскаго долго бился въ бъличьемъ колесъ діалектическихъ повтореній и выпрыгнуль наконець изъ него на свой страхъ. Авторъ «Писемъ объ изученіи природы» при-. зналъ, что тъ съдые утесы, о которые бились отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля всъ дерзавшіе думать - вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освъщенный. Вижсто простыхъ объясненій всё пытались ихъ обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ и аллегорій. Итакъ, довольно было простыхъ объясненій, да скачка на свой страхъ, чтобы дойти до истины. Грановскій не последоваль за скачкомъ своего друга, а простыя объясненія не казались ему убъдительными къ глубокому сожальнію посльдняго. Отсюда между друзьями споры и разномысліе, доведшее ихъ наконецъ до теоретическаго разрыва. Въ перепискъ Грановскаго находимъ слъды возникавшихъ несогласій.

Лътомъ 1844 года, уъзжая изъ Москвы къ отцу, Грановскій оставилъ жену свою на дачъ въ семьъ друга. Лъто было необычайно дождливое и холодное. Въ Аугсбургской газетъ появилась статья, упоминавшая о связи такого состоянія погоды съ пятномъ, замъченнымъ на сонцъ. По поводу такого явленія, Герценъ думалъ о возможности измъненій и переворотовъ въ солнечной системъ: солнце когда нибудь можетъ потухнуть; слъдствія этого холодъ, мракъ и гибель. Кто можетъ поручиться, что это невозможно? — На письмо жены, упоминавшей о мнъніяхъ друга, Грановскій отвъчалъ: «Великій астрономъ, увъряющій тебя, что пятна на солнцъ знаменуютъ переворотъ въ солнечной системъ,

безсовъстно пользуется правомъ математиковъ пороть дичь и не знать исторіи. Это явленіе повторялось тысячу разъ, и каждый разъ математики и чернь объясняли его по своему и выводили страшныя заключенія. А между тёмъ солнце также грветъ и светитъ по прежнему. Изъ холоднаго лета 1844 года, пятнышка на солнцъ и статьи въ Лугсбургской газеть нельзя еще заключать о перевороть въ солнечной системъ. Но пусть будеть такъ, какъ они говорять. Пусть потухнеть это солнце и охладится эта земля, духъ будеть продолжать начатую имъ здёсь работу гдё-нибудь въ другомъ мъстъ. Какая китайская нельпость въ предположени, что вся жизнь духа связана съ органическою жизнію нашей планеты исключительно; какая хула на разумъ, какое отрицаніе всякой разумной ціли въ бытіи космоса заключается въ этой въръ въ силу слъпаго, глупаго случая, который, чертъ знаетъ для чего, вздумалъ запачкать солнце. Такія дикія нельпости могуть прійти въ голову только математику. Покажи это письмо Герцену. Онъ върно будетъ со мною согласенъ, тъмъ болъе, что онъ теперь уже, слава Богу, не знаетъ математики». Въ 1845 году авторъ «Иисемъ объ изученіи природы» слушаль въ Москвъ лекціи сравнительной анатоміи и ему казалось, что онъ познакомился въ аудиторіи и анатомическомъ театръ съ новымъ, сильнымъ поколъніемъ юношей съ направленіемъ реалистическимъ т. е положительно научнымъ. Эта молодежь разглядёла, въ чемъ онъ расходился съ Грановскимъ и хотёла, чтобы онъ непремънно склониль его на сторону ихъ будто бы философскихъ мнѣній. Все это опять приводило къ спорамъ между друзьями.

Философскія мивнія и примвръ юношей не могли увлекать Грановскаго. Положительно научное направленіе понималь онъ не менве и не хуже чвиъ они. Не положительно научное направленіе, не пріємы и способы естествов'я відінія осуждаль Грановскій, а легкомысліе, въ началь изученія и труда уже сміло провозглашающее послідніе результаты науки, возводящее въ догматы свои догадки, свои шаткія соображенія. Впрочемь Грановскій ясно виділь, какіе нездоровые плоды можеть приносить естествов'я дініе, если получаеть въ воспитаніи юношей перев'ясь надь другими науками, и послі споровь съ другомь высказаль печатно въ 1847 году свои замінанія на этоть счеть 1).

Въ 1846 году, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ пребыванія за границей, возвратился въ Москву поэтъ и другъ Герцена, сочувствовавшій его направленію и принимавшій участіє въ его спорахъ съ Грановскимъ. Мы видѣли, какъ Грановскій отвергалъ мысль, что жизнь духа связана исключительно съ органическою жизнію нашей планеты. Подобное же вѣрованіе защищалъ онъ и въ спорѣ съ друзьями о духѣ человѣка. Онъ не признавалъ, чтобы онъ былъ связанъ исключительно съ земнымъ организмомъ человѣка, онъ вѣрилъ въ его безсмертіе, какъ уже знаютъ читатели по словамъ его писемъ. Возраженія друзей, выдаваемыя ими за неопровержимые факты сознанія, за истины современной науки, а потому обязательныя, не казались Грановскому такими.

Есть вопросы вѣчно живые, вѣчно возникающіе во всѣ времена на всѣхъ ступеняхъ развитія человѣчества. Отношеніе Грановскаго къ такимъ вопросамъ имѣло болѣе глубокій характеръ, чѣмъ у людей, которые упрекали его въ романтизмѣ, въ недостаткѣ скептицизма потому только, что онъ не былъ способенъ къ легкому отрицанію. Въ немъ были глубокія вѣрованія, и онъ оставался имъ вѣренъ не изъ страха разстаться съ утѣшительной и успокоивающей

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ Современникъ 1847. См. Соч. Гран. Изд. 2. Т. II, стр. 191.

привычкой. Люди, требующие простаго, естественнаго пониманія, неръдко выдають за результаты науки ея шаткіе опыты, ея преждевременные выводы, путь ея принимають за достигнутую цёль. Грановскій понималь, что люди, толкующіе о точномъ, положительномъ, научномъ, математическомъ методъ въ наукъ, этимъ самымъ, когда касаются неразръшимыхъ вопросовъ человъческаго сознанія, не застрахованы еще отъ тъхъ же произвольныхъ или неясныхъ толкованій, къ какимъ прибъгаютъ и мистики. Догматизмъ современнаго химика или физіолога оказываль въ такихъ вопросахъ такъ же мало власти надъ Грановскимъ, какъ и догматизмъ какого нибудь протестантскаго теолога. Длинная цъпь системъ, ученій, школъ и сектъ не даромъ протянулась передъ созерцаніемъ историка. Такъ называемыя простыя и естественныя ръшенія въчных вопросовъ не были новостію для него. Въ своемъ біографическомъ очеркъ «Бартольдъ Георгъ Нибуръ» Грановскій приводиль слова великаго ученаго, въ которыхъ мы узнаемъ и его собственное воззрвніе: «для каждаго, кто не довольствуется словами и обращающимися въ одномъ кругъ толкованіями, ясно, что надъ нашими науками есть истина, которая къ нимъ относится какъ живое существо къ своему изображенію. Но мы не въ состояніи обойтись безъ науки, и всѣ наши чаянія и догадки получають смысль только при твердомъ опредъленіи границъ положительнаго знанія. Взятыя отдъльно, онъ обращаются въ сны и воздушные образы». Предълы положительнаго знанія были давно изв'єстны Грановскому. Тамъ, гдъ кончались эти предълы, онъ оставался въренъ голосу правственнаго и религіознаго чувства, требованію разума, если не отвътамъ его.

Поэтъ, оспаривавшій убъжденія Грановскаго, въ 1847 году жилъ въ своей деревнъ, гдъ между прочимъ занимался• и

химіей и откуда упрекаль Грановскаго въ недостаткъ скептицизма. Выписываемъ искреннія слова Грановскаго изъ отвъта его поэту (январь 1847): «Я не согласенъ съ послъднимъ письмомъ твоимъ и кръпко отстаиваю права мои на скентицизмъ. Я могу запомнить его рождение и ростъ во мнъ. Онъ былъ естественнымъ слъдствіемъ почти исключительнаго занятія исторією. Нътъ науки болье враждебной всякому догматизму, чёмъ исторія. Ты говоришь, что скептицизмъ по натуръ своей насмъшливъ, бъетъ направо и нальво. Это опредвление слишкомъ узко. Въ немъ можетъ быть по крайней мфрф столько скорби, сколько ироніи, и не всегда бьеть онъ направо и налъво, а чаще смотрит недовирчиво на оби стороны. Насмъщливость есть личная способность, приносимая человъкомъ. У меня ея нътъ. Ты неправъ, приписывая миж пошлость въ родъ: не троньте меня, а я васъ не трону. Но во мит дъйствительно глубокая ненависть ко всякой нетерпимости, неспособной уважить особенность взгляда, который у всякаго сколько нибудь умнаго, мыслящаго человека есть результать целаго развитія, цілой жизни. Я не хвастаюсь своимъ скептицизмомъ, а говорю объ немъ, какъ о фактъ; знаю, что это нъчто бользненное, можетъ-быть знакъ безсилія, но благодаренъ ему за то, что онъ воспиталъ во мнъ истинную, гуманную терпимость. Нетерпимость понятна и извинительна только въ юношъ, который думаетъ, что овладълъ истиною, потому что прочелъ и горячо принялъ къ сердцу умную и благородную книгу, да въ людяхъ съ ограниченнымъ и жесткимъ умомъ, каковы, напримъръ, протестантскіе богословы 17 и даже 19 въка. Чэмъ ограниченнъе умъ, твиъ легче ему дается какое нибудь маленькое убъждение, на которомъ ему ловко спать. Да, исторія великая наука, и что бы вы ни говорили о естественныхъ наукахъ, онъ

никогда не дадутъ человъку той нравственной силы, какую она даетъ».

Грановскій никогда никому не навязываль нетерпъливо своихь върованій, но и не уступаль ихъ никому. Въ спорахъ съ друзьями оскорбляли его не ихъ мнѣнія, а нетерпимость, ихъ способъ спорить. Кромѣ того, были вліянія, были обстоятельства, разъединявшія друзей можетъ-быть болѣе, чѣмъ различіе мнѣній между ними по нѣкоторымъ вопросамъ. Эти обстоятельства не имѣютъ для читателей ни важности, ни интереса. Мы не упоминаемъ объ нихъ, считая своею обязэнностію говорить только о томъ, что имѣетъ значеніе для характеристики Грановскаго и болѣе или менѣе общій интересъ.

Друзья разстались съ наболѣвшимъ сердцемъ. Въ январѣ 1847 года Герценъ уѣхалъ за границу. Поэтъ поселился въ своей деревнѣ. Отношенія Грановскаго къ послѣднему ярко выказываютъ его неспособность къ забвенію, къ примпренію съ утратой дружбы или любви.

Грановскій узналь поэта вскорѣ послѣ прівзда своего въ Москву изъ-заграницы. Онъ признаваль въ немъ изящную, воспріимчивую, нравственную и даровитую природу, и сильно полюбиль его. Въ 1841 году поэтъ уѣхаль за границу и оставался тамъ до 1846. Время шло; въ лицѣ поэта для Грановскаго открывались новыя, не радовавшія его, черты, но онъ продолжаль любить его. Онъ пишеть о немъ Фролову (21 окт. 1844): «На что употребиль онъ всѣ средства, которыя съ такою расточительностію дала ему природа и судьба.... Для меня онъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на Христину испанскую. Въ одну форму вылиты. Разница въ томъ только, что я его люблю, а ее терпѣть не могу». Въ другомъ письмѣ къ Фролову (17 окт. 1845) онъ говоритъ о немъ же: «Какъ много природа и судьба

дала этому человъку и что онъ сдълалъ изъ этихъ даровъ! Жизнь, преданная исканію мелкихъ, дешевыхъ наслажденій, припадки раскаянія, и потомъ успокоеніе себя въ сознаніи собственнаго безсилія. Такъ мириться съ совъстію нетрудно. И сколько эгоизма въ такой жизни». Еще позднье онъ разглядълъ въ своемъ другъ ничъмъ не оправдываемую самонадъянность и самолюбіе, былъ недоволенъ капризами его въ личныхъ отношеніяхъ, но не переставалъ глубоко, съ болію и печалію любить его. Въ привязанности Грановскаго къ этому другу было нъчто похожее на чувство страстнаго отца, болъзненно и неразрывно привязывающагося сердцемъ именно къ тому изъ дътей, кто наиболъе нанесъ ему ранъ, кто наименъе оправдалъ его надежды.

У Грановскако была глубокая въра въ человъка, въ раннее или позднее торжество лучшихъ сторонъ его существа, онъ не любилъ жестокихъ и безвозвратныхъ приговоровъ надъ людьми. Если обстоятельства приводили его къ неизбъжному разрыву съ лицами близкими, онъ расходился съ ними съ уваженіемъ, съ доброй памятію, съ благодарнымъ чувствомъ за прошлое, часто съ надеждою на лучшую, новую встръчу. Даже личныя обиды и непріятности, наносимыя ему, извинялъ и забывалъ онъ очень легко. Только оскорбленія его нравственнаго чувства оставляли въ душъ его неизгладимые слъды.

По смерти Грановскаго въ бумагахъ его осталось письмо къ поэту. Онъ не успълъ отправить его по назначенію. «Намъ нечего оправдываться другъ передъ другомъ, пишетъ онъ. Придетъ пора — я кръпко держусь за эту надежду — мы сойдемся безъ объясненій и безъ оправданій, также близкіе одинъ другому, какъ въ лучшіе годы нашей дружбы. Теперь это невозможно.... Я люблю тебя, сколько

могу любить, я недоволень тобою, у меня есть душевныя и горкія griefs противь тебя— но мысль о разрывь съ тобою такъ страшна, какъ мысль о смерти. Я не даю ей мъста въ головъ моей».

Полный, безвозвратный разрывъ съ друзьями быль для Грановскаго невозможенъ. Онъ плакалъ и обвинялъ себя въ безсиліи разорвать дружескую связь, которая, по видимому, не могла продолжаться. Съ отчаяніемъ замёчаль онь, что друзья прикръплены къ душъ его такими нитями, которыхъ нельзя переръзать не захвативъ живаго мяса. До конца своей жизни онъ не отказался, какъ увидимъ далве, отъ тъхъ върованій, которыя возбуждали его споры съ друзьями, но порой подъ вліяніемъ тоски по вимъ, готовъ быль обвинять себя въ романтизмъ, лишь бы уменьшить ту пропасть, которая раздъляла его отъ нихъ. Онъ понималъ ошибки и заблужденія Герцена, сожальль о безплодной трать его таланта, неръдко негодоваль на его мнънія, хотёль печатно возражать имъ, но и на одра смерти думаль и больть душою о своемь далекомь, заблудившемся на чужбинъ другъ.

Разрывъ и разлука съ друзьями въ 1847 году оставили въ Грановскомъ неизлѣчимые слѣды. Въ душѣ его было такъ пусто, такъ страшно, какъ въ домѣ, изъ котораго вынесли дорогихъ покойпиковъ. Онъ старался забыться, уйти отъ самого себя. Въ это-то время онъ въ первый разъ поддался страсти къ азартной игрѣ, которую онъ сдерживалъ, съ которою боролся, но которая съ этихъ дней нерѣдко одолѣвала его. Дѣдъ и отецъ Грановскаго были страстными игроками, его мать любила карты и порою искала въ нихъ забвенія своихъ домашнихъ печалей. Въ Грановскомъ также таилась наклонность къ игрѣ, которой онъ однакоже не поддавался до 1847 года. Только съ этого времени, и особенно

послъ 1848 года началъ онъ прибъгать къ игръ среди душевныхъ невзгодъ и нравственныхъ страданій, среди неудачь и обманутыхъ надеждъ своей деятельности, доводившихъ его до отчаянія и безвърія въ собственныя силы, въ достижение лучшихъ его цълей. Много часовъ, много безсонныхъ ночей проводилъ онъ надъ карточными столами. Это быль странный, невиданный игрокъ! Выигрышь быль для него исключительнымъ случаемъ, и онъ бывалъ смущенъ имъ, онъ не могь прекратить игры, пока проигравшій партнеръ не отыгрывался или, въ свою очередь, не обыгрываль его самого. Странно и больно было видъть благородный образъ Грановскаго, его блёдное, усталое, печальное лицо, его лихорадочно блестящіе глаза за карточнымъ столомъ, среди тускнъющаго освъщенія поздней ночи, среди молчаливыхъ лицъ игроковъ съ выражениемъ напряженнаго вниманія и сдержанной жадности. А онъ игралъ торопливо, разстянно, ронялъ карты, не умълъ ихъ скрыть отъ зоркихъ глазъ партнеровъ, забывалъ записывать свой выигрышъ. Онъ былъ почти всегда въ проигрышъ и платиль, дълая долги. Случайные изъ своихъ выигрышей онъ не получалъ по цълымъ годамъ или ему вовсе не платили ихъ. Случалось, что этотъ странный игрокъ внушаль невольное участіе къ себъ опытнымъ и даже нечистымъ игро камъ. Они являлись къ нему на помощь, охраняли его отъ ошибокъ и разсъянности въ игръ, предупреждали его противъ опасныхъ партнеровъ. Истомленный, измученный волненіемъ и безсонною ночью, Грановскій покидаль игру съ внутренними упреками самому себъ, и однако же въ слъдующую ночь печальный игрокъ являлся опять за роковымъ зеленымъ столомъ. Его приводила сюда потребность забвенія тяжкихъ думъ и нравственныхъ лишеній, глубокая тоска, овладъвавшая имъ, потребность волненій, при-

сущая страстнымъ натурамъ и невсегда находившая для себя лучшую цёль въ ту эпоху, когда суждено было жить ему. Можно объяснить игру Грановскаго многими обстоятельствами и впечатлъніями жизни, но несомнънно, что влеченіе къ ней порой бывало сильнье его, что оцъ изнемогаль въ борьбъ съ нимъ. Его смущали и огорчали замъчанія и опасенія друзей, высказываемыя по поводу его игры; онъ оправдывался какъ ребенокъ, каялся, на долго бросаль ее, но по временамъ внезапно возвращался къ ней. Игра вовлекла Грановскаго въ долги, унесла у него много времени и силъ, оставила въ немъ тяжкіе, мучительные упреки самому себъ; она оставила такіе печальные слъды въ благеродной жизни Грановскаго, что, стараясь представить ее читателямъ въ возможной полнотъ, мы не хотъли и не могли скрывать поучительнаго недуга замъчательнаго человѣка.

Около этого печальнаго для Грановскаго времени онъ былъ избранъ въ члены Англійскаго клуба въ Москвъ. Никогда ни какой успъхъ сына не казался столь лестнымъ сердцу отца, какъ это избраніе. Узнавъ о немъ, старикъ Грановскій нетерпъливо ждаль свиданія съ сыномь и съ радостнымъ волненіемъ обнялъ въ немъ новаго члена чтимаго имъ клуба. Больной старикъ перевхалъ тогда въ Москву къ сыну и жилъ у него, окруженный попеченіями жены Грановскаго. Дёла старика были по прежнему разстроены. Осенью 1847 года Грановскій быль выброшень изъ сломавшагося экипажа, и отъ сильнаго ушиба о мостовую болёлъ въ теченіи нъсколькихъ недъль, которыя долженъ быль безвыходно провести въ своей комнатъ. Жена его отъ испуга опасно занемогла. Въ это время давно хворавшій старикъ скончался; деньги, сберегаемыя имъ, были украдены. Безъ нихъ невозможно было спасти состояніе, наследникомъ котораго оставался одинъ Грановскій; имѣніе старика было продано съ публичнаго торга. Случай еще разъ лишилъ Грановскаго состоянія, готоваго перейти въ его руки. Увѣдомляя объ этомъ Фролова, онъ писалъ ему: «Мнѣ слѣдовательно предстоитъ участь пролетарія, борьба съ нуждою и т. д. Спокойно смотрю и на это». Разрывъ съ друзьями, сильныя физическія страданія вслѣдствіе ушиба, опасеніе за жизнь больной жены, предстоящее отреченіе отъ профессорской дѣятельности, о которомъ говорили мы прежде, и наконецъ смерть отца, окончательно рушившая надежды Грановскаго на независимое положеніе — вотъ обстоятельства среди которыхъ наступалъ для него новый 1848 годъ, заставившій его забыть о личныхъ потеряхъ и страданіяхъ и принесшій съ собою для Грановскаго новыя надежды, новыя ожиданія и новые обманы.

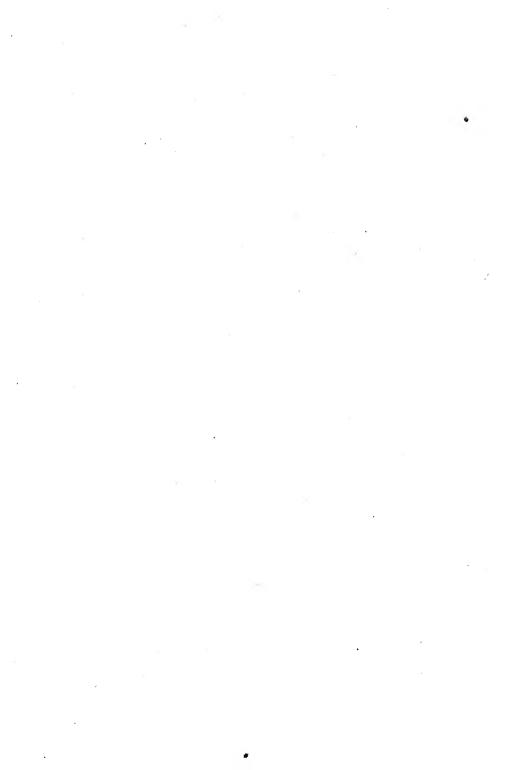

٧.

нослъдніе годы жизни.

1848—1855.

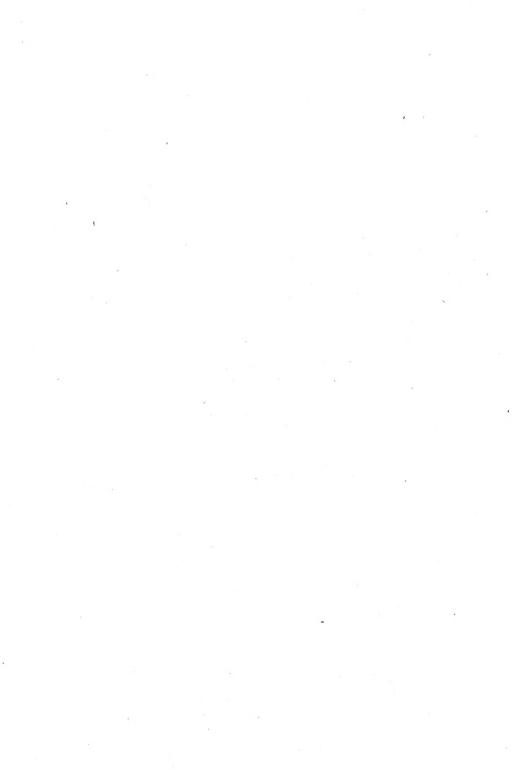

Грановскій внимательно слідиль за современною исторією, за событіями дня, даже за мелочными явленіями въжизни народовъ, исторія которыхъ была для него постояннымъ предметомъ изученія, судьба которыхъ постоянно занимала мысль его. Газеты, извістія о ежедиевныхъ событіяхъ были для него также необходимы, также полны смысла какъ и историческіе матеріалы, памятники, літописи и ученые труды, съ помощію которыхъ онъ изучаль минувшее. Событіявъ Европі 1848 года, глубоко взволновали его.

Февральская революція во Франціи, казалось, объщала странѣ политическую свободу и политическія права ся гражданамъ, права, принадлежавшія доселѣ меншинству, буржуазіи. Грановскій любилъ свободу, вѣрилъ въ ся пришествіе и съ живыми надеждами встрѣтилъ ся успѣхи. Но политическій вопросъ во Франціи усложнялся другими задачами. Февральской революціи предшествовала теоретическая разработка соціальныхъ вопросовъ и отрицательная критика существующихъ экономическихъ отношеній; ей предшествовало немало разнообразныхъ утопій и плановъ общественныхъ перестроекъ, поваго общественнаго порядка,

который должень быль осуществить на земль царство полнаго равенства, братства визстё съ удовлетвореніемъ нуждъ, требованій и способностей всёхъ и каждаго. Ей уже неразъ предшествовали также попытки соціалистовъ и взволнованныхъ ихъ ученіями работниковъ къ ниспроверженію существующаго общественнаго порядка. Ярая отрицательная критика и соблазнительные планы будущаго счастливаго устройства общественныхъ и экономическихъ отношеній, возбуждали преувеличенныя надежды и желанія рабочаго класса страны, гдв въ царствование Лудвига-Филиппа матеріальное и промышленное развитіе достигли небывалыхъ размъровъ, увеличивъ вмъстъ и размъры нуждъ и требованій работниковъ. Со времени февральскаго переворота надежды и требованія последнихъ подняли свой голосъ, заглушая вопросы политическаго права и свободы. Февральская революція во Франціи и событія, следовавшія за нею въ остальной Европъ, казалось Грановскому, открывали одну изъ техъ эпохъ, когда человечество начинаетъ жить ускоренною жизнію, приближаясь къ разръшенію сложныхъ и трудныхъ задачъ длиннаго историческаго процесса. Следя съ страстнымъ участіемъ за характеромъ событій въ Европъ 1848 года, переживая сердцемъ и мыслію современную борьбу противоръчащихъ началъ, Грановскій, казалось, утратиль спокойствіе и независимость исторического созерцанія.

Грановскій видёль въ новой исторіи стремленіе народныхь массь къ участію въ умственной и политической жизни обществъ, въ пользованіи плодами цивилизаціи, участію, невозможному для тёхъ, на чью долю достается только трудъ безъ досуга для образованія, для пріобрётенія знанія, для наслажденія искусствомъ. Не раздёляя мнёнія людей, признающихъ въ продетаріатъ новое, небывалое въ

исторіи явленіе, Грановскій замічаль, что съ 1848 года пролетаріать въ первый разъ является на сцену исторіи съ небывалою силою, съ единодушіемъ, съ настойчивыми требованіями, съ опредёденными цёлями. Еще въ предшествующемъ году Грановскій писаль: «Настоящее положеніе и будущность бъдныхъ классовъ обращають на себя преимущественное внимание государственныхъ людей и мыслителей западной Европы, гдъ пролетаріать дъйствительно получилъ огромное значеніе». Замічая, что пролетаріатъ явленіе не новое, онъ говориль по поводу усилій, употребленныхъ государственными мужами римской республики къ излаченію этой язвы: «Имъ были невадомы основныя начала политической экономіи. Безъ помощи ея руководныхъ теорій, смълые Римляне шли на бой съ общественнымъ зломъ, такъ, какъ они ходили на враговъ республики, въруя въ ея неизмънное счастье и въ собственную силу. Но эта увъренность продолжалась недолго. Самые великіе умы, самыя благородныя сердца древняго Фламиній, Сципіонъ, Катонъ, Гракхи изнемогли въ споръ съ неотвратимымъ ходомъ событій» 1). Онъ замівчаль, что чрезъ двъ тысячи лътъ вновь поднялись вопросы, надъ ръшеніемъ которыхъ потратили столько силъ лучшіе умы и сердца древняго Рима 2).

Современный пролетаріать и его руководители шли теперь снова на бой. Путеводныя теоріи политической экономіи уже были извъстны, но ихъ не признавали руководители бойцовъ, върившіе только въ свои желанія, въ право и силу массъ. Снова потрачено было много силъ, пролито много крови, но ръшеніе экономическихъ вопросовъ только бо-

<sup>1)</sup> Современникъ 1847 г. См. Соч. Грановкаго Изд. 2. т II стр. 202.

<sup>2)</sup> Сочиненія Грановскаго Изд. 2. т. ІІ стр. 216.

емъ и кровію не удалось. Новые бойцы изнемогли въ споръ съ неотвратимымъ ходомъ событій.

Справедливость, требованіе исторіи, думаль Грановскій, были на сторонъ побъжденныхъ. Участіемъ къ ихъ положенію, къ ихъ страданіямъ и надеждамъ онъ стоялъ въ ихъ рядахъ. Онъ не былъ последователемъ какого пибудь изъ опредъленныхъ ученій соціалистовъ, какой нибудь изъ системъ, предлагавшихъ программу новыхъ общественныхъ учрежденій и преобразованій общественных отношеній, но онъ признавалъ права массъ на участіе въ плодахъ, добытыхъ развитіемъ цивилизаціи. Не во всемъ и не всегда сочувствоваль онъ движению и средствамъ современныхъ радикальныхъ партій, но опъ признавалъ ихъ цёль; съ нетерпъніемъ и раздраженіемъ выслушиваль онъ возраженія на возможность удовлетворить ихъ требованіямъ, на запутанность ихъ понятій, па невърную постановку ихъ цълей. Но не одни нетерпъливыя ожиданія и надежды пробуждались въ Грановскомъ подъ вліяніемъ современныхъ событій; въ немъ скоро возникли тяжелое раздумье, неразръшимая борьба.

Мы уже приводили слова Грановскаго изъ статьи его, явившейся въ печати въ 1847 году: «Массы, говорилъ онъ тогда, коснъютъ подъ тяжестію историческихъ и естественныхъ опредъленій, отъ которыхъ освобождается мыслію только отдъльная личность. Въ этомъ разложеніи массъ мыслію заключается процессъ исторіи. Ея задача—правственная, просвъщенная, независимая отъ роковыхъ опредъленій личность и сообразное требованіямъ такой личности общество».

Въ 1848 году массы выступили съ громкими, грозными требованіями. Грановскій готовъ быль признать право за ними, но ихъ шумное появленіе на сцену исторіи объща-

етъ-ли новое общество, сообразное требованіямъ просвъщенной, независимой отъ роковыхъ опредъленій личности? Торжество массъ не будетъ-ли гибелью дучшихъ плодовъ цивилизаціи, доступных в покуда меньшинству. Побъда пролетаріевъ не сгубитъ-ли современную цивилизацію, какъ вторженіе варваровъ стубило древнюю? А въ глазахъ Грановскаго цивилизація, просвъщеніе были не роскошью, не утонченнымъ наслажденіемъ аристократическаго меньшинства, но необходимая, высокая цёль жизни человёчества. Торжество консервативныхъ и реакціонныхъ партій надъ революціонными движеніями и требованіями не были въ глазахъ Грановскаго решениемъ возбудившихъ это движеніе вопросовъ и задачъ. «Такія задачи, думаль онъ, не могуть ръшаться картечью. Насиліе, торжество произвола и грубой силы — лучшія доказательства, что порядокъ, на нихъ опирающійся и ими только охраняемый, отжилъ. Но онъ выводъ изъ всего нашего прошлаго, связанъ со всею нашею цивилизаціей: что станется съ нею при его паденіи?»

Подъ вліяніемъ тяжелаго раздумья Грановскій начиналь уже съ грустною улыбкой встрѣчать ожиданія энтузіастовъ, вѣровавшихъ въ легкіе и скорые успѣхи современнаго политическаго и общественнаго движенія. Въ 1849 году онъ часто припоминаль четверостишіе Гёте:

Komm her, wir setzen uns zu Tisch; Wen möchte solche Narrheit rühren! Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch, Wir wollen sie nicht balsamiren 1).

Приди и сядь со мной за пиръ, Грустить о дрязгахъ перестанемъ! Гијетъ, какъ рыба, старый міръ, Его мы въ прокъ солить не станемъ.

<sup>1)</sup> Это четверостишіе сложилось у него тогда по русски:

Легко говорить объ ошибкахъ, преувеличеніяхъ или одностороннихъ возэръніяхъ, возбужденныхъ въ Грановскомъ событіями 48 года, особенно теперь на разстояніи двухъ десятковъ лътъ отъ нихъ, но нельзя не понять, что при умъ Грановскаго такъ ошибаться могъ только тотъ, кто принималъ страстное участіе въ судьбѣ человѣчества, кто сдёлалъ своими личными его страданія, надежды и разочарованія «Какой нибудь поздній историкъ, говорилъ Грановскій въ 1849 году, умно и интересно будеть объяснять все, что теперь совершается, но каково переживать это современникамъ!» Позднъе Грановскій пишетъ (въ 1853 году) Б. Ч-ой:... «Les éléments révolutionnaires ou déstructifs, comme on les nomme maintenant, n'ont rien perdu de leur force et peuvent éclater d'un jour à l'autre avec une violence, malheureusement, provoquée par les excès de la réaction. La providence parait avoir condamné les générations actuelles à un provisoire continuel, à un état de lutte, qui les fera passer d'un extrême à l'autre. C'est l'opinion des hommes pensants en Europe et c'est cette même conviction, qui existe à un dégré différent dans toutes les classes de la société, qui rend la vie là-bas si peu sûre et si peu agréable» 1).

или:

Приди и сядь со мной за пиръ, Пустое горе позабудемъ! Гніетъ какъ рыба старый міръ, Его мы въ прокъ солить не будемъ.

Это переложение слышала отъ Грановскаго только покойная жена его и послъ его кончины продиктовала его, насколько могла запомнить, въ своихъ замъткахъ объ умершемъ мужъ.

<sup>1)</sup> Элементы революціонные или, какъ называють ихъ теперь, разрушительные не потеряли писколько своей силы, и не ныпче—завтра могутъ разразиться съ жестокостію, къ песчастію вызванною крайностями реакціи. Провидъніе, кажется, осудило современныя поколъ-

Въ 1848 году Грановскій пережиль послёдніе дни молодыхъ увлеченій и обольщающихъ надеждъ. Они закончились въ немъ одновременно съ замираніемъ надеждъ и увлеченій Европы 1848 года. Грановскій съ этой поры быстро созрёль и возмужаль вполнь, мысль его вполнь окрыпла и установилась; всв его сужденія въ последніе годы жизни отличались трезвостію и глубиною, но вмѣстѣ съ этимъ жизнь болье и болье делалась въ его глазахъ только тяжкимъ долгомъ, трудовой задачей. Грустная покорность часто слышится съ этого времени въ рвчахъ Грановскаго, высказывается въ его перепискъ. Подчасъ бремя жизни казалось ему невыносимымъ. Уже въ августъ 1848 года онъ пишетъ Фролову: «Съ каждымъ днемъ чувствую болѣе и болъе необходимость труда. Жизнь становится тяжела безъ него. Сердце бъднъетъ, върованія и надежды уходятъ. Подчасъ глубоко завидую Бълинскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Еслибъ не жена....»

Грановскій не измѣнилъ своимъ вѣрованіямъ въ будущіе успѣхи человѣчества. Но всѣ свои упованія перенесъ онъ въ далекое будущее къ которому для человѣчества лежитъ длинный, тяжкій путь. Только въ будущемъ, начиналъ онъ думать, примирятся неразрѣшимыя въ настоящемъ противорѣчія жизни, разрѣшатся трудныя задачи, можетъ быть совсѣмъ не тѣмъ путемъ, на которомъ думали достигнуть ихъ разрѣшенія. Человѣчество должно пережить вѣка труда и ученія, вѣка подвига прежде чѣмъ достигнетъ цѣли своихъ стремленій, разрѣшенія волнующихъ его за-

нія на постоянное переходное положеніе, на состояніе въ борьбѣ, которая будетъ бросать ихъ изъ одной крайности въ другую. Это мнѣніе мысляшихъ людей въ Европѣ, и то-же убѣжденіе, болѣе или менѣе существующее во всѣхъ классахъ общества, дѣлаетъ жизнь тамъ такъ мало обезпеченною, такъ мало пріятною.

дачь. Къ какимъ мыслямъ и соображеніямъ пришелъ наконецъ Грановскій по поводу вопросовъ, занимавшихъ его въ виду общественныхъ движеній 1848 года, можно отчасти видъть изъ нъсколькихъ страницъ ръчи, произнесенной имъ въ январъ 1852 года въ торжественномъ университетскомъ собраніи. Говоря о вліяніи природы и ея условій на судьбу человъчества, онъ указываль на мижнія естествоиспытателей, что со временемъ человъкъ, размножившійся въ цивилизованныхъ странахъ, переселится обратно въ теплый поясъ, гдф громадная производительность силъ природы облегчить его физическій трудь, увеличить досугь человіка. По возвращаясь въ свою древнюю отчизну, человъкъ принесеть съ собою изъ Европы сокровища, которыхъ никогда не пріобрълъ-бы подъ тропиками: трудолюбіе, науки, искусства, промышленность и сознание необходимости благоустроенной государственной жизни. Можно надъяться, что тамъ, гдъ требуется меньше времени для произведенія пищи, гдъ она отъ природы зръетъ на деревьяхъ, умственная образованность будеть гораздо болье общею, нежели на съверъ. Европа останется тогда для человъчества высокою школою, гдф оно принуждено было трудиться и научилось любить умственныя занятія 1).

То, что совершалось вокругъ Грановскаго въ Россіи, въ самыхъ близкихъ и дорогихъ ему сферахъ, подъ вліяніемъ впечатлѣнія, произведеннаго у насъ событіями Европы 1848 года, могло только увеличивать тяжелое бремя думъ и разочарованій, тяготившихъ его душу. Въ 1849 году возникли слухи о предстоящемъ закрытіи университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, возбуждавшіе въ немъ серьезпыя опасенія. Дворянскій институтъ въ Москвъ былъ дъй-

<sup>1)</sup> См. Сочиненія Грановскаго Изд. 2 т. I стр. 37—38.

ствительно закрытъ. Число студентовъ и вольныхъ слушателей въ каждомъ университетъ должно было ограничиться тремя стами. Плата за слушаніе лекцій была возвышена. Издавались строгія инструкціи для способа преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ и надзора за нимъ. Профессора университетовъ должны были представлять подробныя программы своихъ лекцій для предварительнаго просмотра со стороны начальства. Цензура журналовъ и книгъ дълалась болье и болье строгою. Разръшеніе крестьянскаго вопроса, попытки котораго появились въ сороковыхъ годахъ, было окончательно оставлено.

Въ октябръ 1849 министръ народнаго просвъщенія, графъ Уваровъ вышелъ въ отставку. Въ томъ же году попечитель московскаго университета Д. П. Голохвастовъ испросилъ увольненіе отъ должности. Многіе изъ профессоровъ университета начали думать объ отставкъ, о перемънъ службы ученаго въдомства на иную.

Есть отчего сойти съ ума, говорилъ тогда Грановскій. О немъ часто наводили справки, на него было устремлено постоянное, подозрительное вниманіе. Положеніе его было не только непріятно, оно было опасно, но личная опасность всего менѣе смущала и тревожила его. Именно въ виду грозы скоплявшейся надъ русскимъ просвѣщеніемъ и его дѣятелями онъ отказался отъ своего прежняго намѣренія оставить университеть. Онъ рѣшился нейдти въ отставку и ждать, какъ говорилъ опъ, на мѣстѣ совершенія судебъ, служить пока его не выгонятъ. Кое-что, думалъ онъ, еще можно дѣлать благородному чловѣку, и мечталъ заказывать переводы, издавать книги. «Журналы едва существуютъ, говорилъ онъ. Надобно дать публикѣ хорошія книги; онѣ легче проходятъ цензуру, у насъ читаютъ много, болѣе дѣлать нечего, а читать что?» Онъ замѣчалъ, что ученая про-

изводительность идетъ у насъ не въ уровень съ требованіями читающей публики, что у насъ нѣтъ не только хорошихъ оригинальныхъ, но даже и переводныхъ книгъ объ исторіи главныхъ народовъ древняго и новаго міра, и что при такомъ положеніи исторической литературы монографіи не могутъ принести существенной пользы для публики, мало знакомой съ содержаніемъ цѣлаго 1). Чтобъ удовлетворить замѣчаемой потребности, Грановскій задумалъ издавать вмѣстѣ съ Фроловымъ переводы историческихъ сочиненій, что, впрочемъ, при тогдашней цензурѣоказалось невыполнимымъ.

Осенью 1849 года появилась въ печати диссертація. Грановскаго на докторскую степень «Аббатъ Сугерій». Диссертація представляла жизнь и деятельность человека, при могущественномъ участін котораго въ ділахъ царствованія Людовика Толстаго было положено во Франціи начало правильнаго центральнаго правительства. При участім аббата Сугерія изъ феодальнаго порядка выступала во Франціи монархія, власть, призванная поддерживать въ пользу всёхъ и противъ всвуъ справедливость и порядокъ. Диссертація указывала на заслуги аббата, не вполнъ оцъненныя исторіею. «Въ славъ болье случайнаго, чъмъ обыкновенно думають, писаль Грановскій въ предисловіи къ своей диссертаціи. Въ исправленіи несправедливостей исторіи заключается одна изъ самыхъ благородныхъ обязанностей историка. Онъ долженъ поставить на видъ забытыя заслуги, уличить беззаконныя притязанія. Это нравственная въ высшемъ значении слова юридическая часть его труда.... Въ возможности такого суда есть начто глубоко утвшительное для человъка. Мысль о немъ даетъ усталой душъ новыя силы для спора съ жизнію».

<sup>1)</sup> Соч. Гр. Т. I, предисловіе къ диссертацін «Аббатъ Сугерій».

Казалось, трудно было избрать для диссертаціи предметь болье удобный, менье могущій подавать поводъ къ кривымъ толкамъ и цензурной придирчивости; тъмъ не менье, диссертація Грановскаго возбудила странные толки и обвиненія противъ самаго автора.

Историкъ, замъчаетъ Гервинусъ, естественно долженъ быть поборникомъ прогресса, и ему трудно избъгнуть подозръній въ сочувствіи къ дълу свободы, ибо свобода одно и то же съ движеніемъ силъ, а здъсь-то и заключается элементъ, въ которомъ онъ дышетъ и живетъ 1). Однимъ этимъ замъчаніемъ нъмецкаго историка уже можно объяснить подозрительность и частыя обвиненія противъ Грановскаго, обвиненія возникавшія даже тогда, когда для нихъ не было никакого достаточнаго повода.

«Здъсь носятся престранные слухи о невинной книжкъ, пишетъ Грановскій Фролову въ декабръ 1849 года по поводу своей диссертаціи. Въ ней вычитываютъ то, чего я не думалъ писать. Всъ прежніе враги мои поднялись на ноги».

Обвиненія, поднявшіяся противъ диссертаціи, выросли въ обвиненія противъ всей профессорской дъятельности Грановскаго. По слухамъ, доходившимъ до него, его обвиняли въ томъ, что въ чтеніяхъ исторіи онъ будто бы никогда не упоминаетъ о волѣ и рукъ Божіей, управляющихъ событіями и судьбою народовъ. Вслѣдствіе такихъ толковъ Грановскій вскорѣ долженъ былъ принести свои объясненія митрополиту московскому, Филарету. Явясь къ нему, онъ принялъ его благословеніе и поцѣловалъ руку. «Я давно слѣжу за вашею дѣятельностію говорилъ ему мудрый глава московской церкви; она оказываетъ сильное вліяніе на умы юношества, талантъ вашъ извѣстенъ, но въ вашей дѣятельностію.

<sup>1)</sup> Grundzüge der Historik von G. Gervinus. Leipzig. 1839. Стр. 94.

ности есть что-то скрытое, въ ней будто таится невысказываемая мысль». Грановскій въ отвёть упомянуль о невозможности отвъчать на неопредъленныя обвиненія, о томъ, что можно требовать, чтобы преподаватель не пользовался наукой для постороннихъ ей цълей, но что пока она существуеть нельзя избъгнуть выводовъ или толкованій, можеть быть и не всегда справедливыхъ. «Вы, кажется, думаете, продолжалъ митрополитъ, что я намъренъ вступать съ вами въ пренія.... Я не для того вижусь съ вами». Грановскій отвіналь пастырю сь глубокимь поклономь: «Въ такомъ случав позвольте мнв удалиться, объясненія мон съ вами были бы при неравныхъ условіяхъ». Кроткій пастырь движеніемъ руки пригласиль Грановскаго садиться. «Вы меня не такъ поняли», сказалъ онъ, и началъ разговоръ о диссертаціи Грановскаго. Отвъчая на замъчанія митрополита, Грановскій заключиль свое объясненіе ссылкою на личный опыть пастыря, красноржчіе и духовныя произведенія котораго, какъ изв'ястно, также нівкогда возбуждали противъ себя обвиненія и порицанія: «Вы ранте меня начали свое поприще, сказалъ онъ, и уже могли испытать, какъ трудно бываетъ уложить свою мысль въ слово такъ, чтобъ она не допускала никакого толкованія». Митрополитъ простился съ Грановскимъ, осънивъ его своимъ благословеніемъ.

Наступило время, когда Грановскому чаще представлялась необходимость заботиться о защить русскаго просвыщенія отъ грозившихъ ему съ разныхъ сторонъ опасностей, чъмъ возможность положительно служить на пользу его своею дъятельностію. Московскій университеть обращаль на себя подозрительное вниманіе. Собирались свъдънія о его преподавателяхъ, объ ихъ образъ мыслей, ихъ лекціяхъ, о настроеніи и духъ университескаго юношества, и когда ходили уже слухи о предстоящемъ закрытіи университета Грановскому представился случай защищать его не совсёмъ обыкновеннымъ путемъ.

Между людьми, знакомыми Грановскому по клубу и карточной игра было лицо почтенныхъ лать и въ почтенномъ чинъ. Ему было поручено его начальствомъ доставить записку о преподаваніи въ московскомъ университеть, о духъ преподавателей и студентовъ. Такое поручение крайне затрудняло почтенное лицо. Преподавание и духъ были для него предметы неясные и затруднительные. Какъ и что объ этомъ писать? Вспомнивъ, что между его знакомыми есть профессоръ, который даже игрывалъ съ нимъ въ карты, лицо обратилось къ Грановскому въ надеждъ съ честію выйти изъ затрудненія, въ которое поставило его данное ему порученіе. Грановскій объщаль свое сольйствіе и составилъ для него записку о благонамфренномъ характерф и направленіи московскаго университета. Почтенный господинъ, получивъ эту записку, вмъстъ съ своею тельностію, выразиль Грановскому опасенія, что, пожалуй, не повърять, что онъ написаль ее самъ. Скажуть, говориль онъ, что я такъ не умъю писать, слогъ надо будетъ поправить.

Мы видёли, что Грановскій рёшился не выходить въ отставку, пока его не выгонять изъ службы, въ надеждё, что кое-что еще можно дёлать на избранномъ имъ поприщё. Опъ дёйствительно не упускалъ случая личнымъ ходатайствомъ, словомъ или невёдомымъ дёломъ поддерживать и защищать русское просвёщеніе и его дёятелей. У начальствъ ходатайствовалъ онъ за мёста для способнёйшихъ учителей, давалъ совёты и книги молодымъ людямъ, готовившимся къ ученой или учебной дёятельности, у себя на дому бесёдовалъ съ студентами и руководилъ ихъ занятіями,

читалъ нѣкоторымъ изъ нихъ приватныя лекціи, иногда хлопоталъ у цензоровъ о дозволеніи печатать предпринятое кѣмъ-нибудь изданіе, иногда защищаль какую-нибудь гонимую диссертацію. Учитель, занесенный судьбою въ далекій, глухой уголъ Россіи, обращался къ нему за совѣтомъ и книгами и всегда встрѣчалъ въ немъ участіе и одобреніе въ трудѣ, а участіе Грановскаго живило человѣка и поднимало его въ собственныхъ глазахъ. Много отцовъ и матерей пользовались совѣтами Грановскаго въ воспитаніи своихъ дѣтей и въ выборѣ имъ наставниковъ. Болѣе чѣмъ когда нибудь благстворное участіе его было готово для всѣхъ и каждаго, кто призывалъ его, вездѣ, гдѣ оно было нужно.

Управленіе министерствомъ просвъщенія съ октября 1849 года было поручено князю Ширинскому-Шахматову. Обученіе классическимъ языкамъ въ гимназіяхъ было тогда почти прекращено; возникалъ вопросъ и о способъ преподаванія исторіи въ учебныхъ заведеніяхъ, о необходимости дать ему хорошее направленіе. Находились педагоги, по мнінію которыхъ было бы полезно всю греческую и римскую исторію до времень Августа почти исключить изъ историческаго курса. Греческая и римская исторія, написанныя язычниками или республиканскими историками, каковы Геродотъ и Өукидидъ, Титъ Ливій и Тацитъ, по мивнію такихъ педагоговъ, должны оказывать вредное вліяніе на юные умы 1). Итакъ нужно было озаботиться составленіемъ хорошаго учебника исторіи. Новый министръ обратился къ попечителю московскаго университета съ объясненіемъ «необходимости предварительнаго начертанія программъ, ко-

<sup>1)</sup> См. Въст. Евр. 1866, т. III, «Педагогическая хроника», стр. 14.

торыя могли бы служить основаніемъ при составленіи новаго руководства». Такая необходимость объяснялась «давно ощущаемою у насъ потребностію въ хорошемъ руководствъ къ изученію всеобщей исторіи, написанномъ въ русскомъ духъ и съ русской точки зрънія».

Составленіе программы учебника всеобщей исторіи было поручено Грановскому. Памятникомъ и указателемъ педагогическихъ понятій и требованій того времени могутъ служить программы преподаванія для руководства учителей военно-учебныхъ заведеній напечатанныя въ 1849 году. Учитель исторіи, на основаніи изданной программы, выборомъ фактовъ и толкованіемъ ихъ долженъ былъ служить развитію въ ученикъ опредъленныхъ въ программъ убъжденій и понятій. Между прочимъ учитель долженъ былъ разоблачить мишурныя добродътели древняго міра и показать величіе, непонятое историками римской имперіи. Легко понять, какъ трудно было для Грановскаго исполнение даннаго ему порученія при существующихъ педагогическихъ требованіяхъ. Грановскій однакожь не отказался отъ этой задачи и выполнилъ ее съ тъмъ тактомъ, который дълалъ его способнымъ давать правдивые совъты и указанія, защищать русское просвёщение при самыхъ неблагопріятныхъ для него условіяхъ. Педагогамъ, озабоченнымъ опасностями историческихъ уроковъ и примъровъ, назначавшимъ внъшнія или произвольныя цъли для преподаванія, онъ указываль на честное и вполнъ правдивое изложение науки, какъ на лучшее средство устранять опасность лживыхъ и безправственныхъ ученій или одностороннихъ выводовъ, какъ на средство, которое уже само по себъ представляетъ учение добра и нравственности для учащихся.

Представляя начальству составленную имъ программу учебника всеобщей исторіи, Грановскій предпослаль ей объяснительную записку. Въ ней онъ признавалъ, что недостатокъ хорошаго руководства къ изученю всеобщей исторіи давно ощутителенъ въ нашей учебной литературѣ, и что переводы лучшихъ иностранныхъ учебниковъ на русскій языкъ не могутъ однакоже удовлетворить этой потребности. Иностранныя руководства опираются на обширную историческую литературу, въ которой не только наставникъ, но и ученикъ легко могутъ найти дополненія къ намекамъ и указаніямъ, содержащимся въ учебникѣ. Не имѣя подъ рукою такихъ богатствъ, мы должны требовать отъ русскаго учебника такого полнаго изложенія фактовъ, которое могло бы служить достаточнымъ запасомъ для всякаго образованнаго человѣка 1).

«Разсматривая иностранныя руководства къ всеобщей исторіи съ точки зрѣнія нашей церкви и нашихъ государственнныхъ учрежденій, говорилось въ запискѣ, мы найдемъ, что они вовсе не приспособлены къ употребленію въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Византійская исторія, столь важная для насъ по связи съ судьбою Славянъ вообще и древней Руси въ особенности, излагается въ заграничныхъ сочиненіяхъ весьма поверхностно...... Столько же неудовлетворительно оцѣнена и объяснена въ историческомъ развитіи своемъ монархическая форма правленія. Воззрѣніе на эту форму писателей либеральной школы извѣстно; о немъ здѣсь не можетъ быть рѣчи. Смѣемъ думать, что учебныя сочиненія вышедшія изъ подъ пера западныхъ писателей, враждебныхъ либерализму, далеко не достигаютъ своей цѣли

<sup>1)</sup> При этомъ, замъчалъ Грановскій въ своей запискъ, не мъшало бы въ видъ пособія ввести въ наши учебныя зведенія историческую христоматію, составленную изъ замъчательныхъ мъстъ переведенныхъ изъ древнихъ и средневъковыхъ писателей.

и болъе принесли вреда, чъмъ пользы. Въ большей части изъ нихъ видно не живое и глубокое понимание монархическаго начала, не основательное опровержение противоположныхъ теорій, а намфреніе обмануть ученика, скрывъ отъ него или представивъ ему въ ложномъ видъ факты важные, но не подходящіе подъ точку зрвнія автора. Такіе учебники употреблялись въ австрійскихъ школахъ и немало содъйствовали къ развитію превратныхъ понятій, обнаруженныхъ тамошнимъ юношествомъ въ 1848 году. Умышленная утайка или обманъ, внесенный въ учебную книгу, не могуть не открыться любознательному и опытному ученику. Последствія такого открытія определить не трудно: оно неминуемо разовьеть въ юношахъ гибельный духъ недовърія къ преподавателямъ и заставитъ ихъ искать истины вив школы, въ мутныхъ и лживыхъ источникахъ, вліяніе которыхъ можетъ быть устранено только честными и върнымт изложеніемт науки».

Записка Грановскаго признавала, что монархическое начало должно быть раскрыто и объяснено въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ достойнымъ образомъ. «Для достиженія такой цёли нётъ надобности прибёгать къ утайкамъ и лжи. Дёло науки и преподаванія показать, что русское самодержавіе много отличается отъ тёхъ формъ, въ которыя монархическая идея облекалась въ другихъ странахъ...... Между тёмъ какъ развитіе западныхъ народовъ совершалось во многихъ отношеніяхъ нетолько независимо отъ монархическаго начала, но даже наперекоръ ему, у насъ самодержавіе положило печать на всё важныя явленія русской жизни...... Положивъ такое чисто русское воззрёніе въ основаніи своему труду, составитель предполагаемаго руководства къ всеобщей исторіи будетъ имёть надежное и вёрное мёрило для оцёнки политической жизни у другихъ

народовъ. Полное и отчетливое изложение истории древнихъ и новыхъ республикъ не представитъ ему особенныхъ трудностей, когда напередъ будутъ объяснены историческія и географическія условія, при которыхъ подобныя явленія стаповятся возможными. Но при этомъ надобно показать учащемуся, что благосостояніе правильно устроенныхъ республиканскихъ государствъ основано также на уваженіи и довъріи гражданъ къ той власти, которая замъняетъ у нихъ монархическую. Политическая сила и значение народа выражается постоянно въ силъ правительства, ослабленіе котораго неминуемо ведетъ государство къ упадку. Съ другой стороны, составитель русскаго учебника, опредъливъ по достоинству святость монархической идеи и показавъ ея благотворное осуществление на родной почвъ, не будеть поставлень въ необходимость искушать юные умы безусловными похвалами тёмъ явленіямъ, въ которыхъ видно только искаженіе этой идеи» 1).

Итакъ, на требованія руководства къ исторіи въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія Грановскій отвѣчалъ предложеніемъ программы учебника, русскій характеръ котораго долженъ былъ состоять собственно въ полнотѣ изложенія фактовъ, въ отсутствіи утаекъ и искаженія истиннаго характера историческихъ явленій, въ безпристрастіи, въ честномъ и върномъ изложеніи науки.

Въ концѣ 1850 года Грановскій прибылъ самъ въ Петербургъ для объясненій сь министромъ просвѣщенія по поводу составленной имъ программы учебника. Здѣсь онъ представлялся также генералу Ростовцову, подъ вѣдом-

<sup>1)</sup> Записка Т. Н. Грановскаго къ программъ учебника всеобщей исторіи напечатана въ Въстникъ Европы 1866 года, т. ІІІ-й, отдълъ педагогической хроники.

ствомъ котораго находились военно-учебныя заведенія. Въ высшихъ слояхъ учебной администраціи выслушивали Грановскаго съ одобреніемъ, но до 1854 года, когда составленіе историческаго учебника, было поручено Грановскому новымъ министромъ просвъщенія А. С. Норовымъ, программа, составленная Грановскимъ, не имъла по видимому никакихъ послъдствій. Она была сдана въ архивъ министерства народнаго просвъщенія, гдъ и хранится въ настоящее время. Грановскій, по всей въроятности, не пользовался довъріемъ высшей учебной администраціи въ то время, когда представляль свою программу историческаго учебника. Это доказывается уже тёмъ, что въ 1851 году онъ не былъ утвержденъ въ должности декана, на которую быль избрань историко-филологическимь факультетомъ московскаго университета. Вмъсто него деканомъ былъ назначенъ отъ правительства С. П. Шевыревъ. Грановскій не быль тогда увъренъ даже въ возможности продолжать свою дъятельность на канедръ. Осенью этого года онъ пишеть кузинь: «Можеть быть мнь понадобится твое гостепріимство..... Я могу въ этотъ годъ разстаться съ университетомъ».

Выступая на защиту университетского преподаванія, на защиту науки, образованія и воспитанія въ Россіи, Грановскій защищаль также и литературу и ея дъятелей противь печатныхъ обвиненій и клеветь.

Въ 1851 году въ № 40 «Московскихъ Вѣдомостей» появилась статья «О старомъ и новомъ поколѣніи». Авторъ ея указывалъ на выраженія «старое и новое поколѣніе», какъ на занесенныя къ намъ тлетворнымъ вліяніемъ Запада, гдѣ духъ нечестивый, духъ нечестія и безначалія, вводитъ въ гражданское общество враждебное раздѣленіе поколѣній, а съ нимъ вмѣстѣ забвеніе преданій и нарушеніе исконныхъ правилъ, на коихъ зиждется семейство и государство. Главными дъятелями этого духа, говорилъ авторъ, были языкъ и перо. По мнънію автора, многія выраженія имъли у прогрессистовъ условныя значенія: обновленіе, возрожденіе значили разрушеніе общественнаго порядка, собственность называли они воровствомъ и т. д. Въ статът были разсыпаны обвиненія и намеки на русскую литературу и ея выраженія.

Статья, появившаяся въ оффиціальномъ органъ московскаго университета въ то время могла быть напечатана только по дозволенію, если не по одобренію начальства. Отвъчать на нее удовлетворительно въ печати было невозможно при современныхъ цензурныхъ условіяхъ. Грановскій рішился возражать ей и показать несправедливость и вредное значение статьи въ запискъ, которую онъ предназначалъ для неизвъстнаго намъ, но въроятно вліятельнаго лица. Онъ надъялся своей запиской отвратить возможность появленія въ университетской газеть новыхъ статей подобныхъ той, на которую возражалъ. Своимъ откровеннымъ объясненіемъ, своими правдивыми словами, высказываемыми съ свойственнымъ ему тактомъ и всегда присущею ему върою въ побъждающую силу добра и правды, онъ неръдко успъваль отклонять ложныя понятія и вредныя дъйствія, къ которымъ лучшіе люди относились только съ молчаливымъ негодованіемъ.

Черновая рукопись записки или письма Грановскаго сохранилась среди его бумагъ. Изъ ней не видно, для кого предназначалось письмо Грановскаго.

«Никто не знаетъ о моемъ намъреніи писать къ вамъ, читаемъ въ рукописи Я взядся за перо, какъ профессоръ и какъ человъкъ, искренно преданный и многимъ обязанный вамъ. Если письмо мое навлечетъ на меня ваше не-

удовольствіе, миж будеть больно, но я не раскаюсь въ поступкт, внушенномъ мит моимъ понятіемъ о долгт вообще и личною привязанностію къ вамъ въ особепности.

«Вопросъ поставленъ такъ, что онъ становится почти личнымъ для каждаго образованнаго Русскаго. Каждый изъ насъ невольно спроситъ себя: на кого метитъ эта статья? Для чего провелъ авторъ эту странную, но къ счастію несуществующую черту между старымъ и молодымъ? На какомъ основаніи заподозрено благомысліе нашей литературы и приписаны ей нечистыя цъли и гибельное, ненавистное направленіе?»

Грановскій допускаль, что авторъ статын имѣлъ благія намѣрснія, хотѣлъ сказать полезное слово, но она не достигала своей цѣли. «Она заслужила одобреніе людей, радостно подхватывающихъ всякую выходку противъ пауки или литературы, смотрящихъ на каждаго писателя или даже просто образованнаго человѣка, какъ на вольнодумца и безбожника. Дѣды этихъ людей ненавидѣли Петра Великаго; внуки ненавидятъ его дѣло. Не они ли радовались и ликовали, когда разнеслись слухи о возможности закрытія университетовъ?»

Грановскій замѣчалъ, что у насъ въ Россіи нельзя проводить рѣзкую черту между поколѣніями. У насъ было развитіе, успѣхъ, движеніе впередъ подъ вліяніемъ правительственныхъ мѣръ, постоянно улучшавшихъ средства образованія, но вражды между отдѣльными поколѣніями не было и не могло быть. Нѣкоторое разномысліе неизбѣжно между людьми зрѣлыми и юношами, но такое разномысліе не есть еще разрывъ стараго съ новымъ. На Западѣ слова, старое и новое поколѣніе имѣютъ дѣйствительно другое значеніе. Тамъ они означаютъ враждующія партіи, изъ которыхъ одна стоитъ за старый, другая за совершенно новый по

рядокъ вещей. У насъ нътъ ничего подобнаго. «Не къ чему слъдовательно было тревожить наше спокойное общество намеками на зло, отъ насъ далекое и по ходу русской исторіи у насъ едва ли возможное. Мнительность вредна. Зачъмъ же искусственно развивать ее?» «Къ чему вводить въ искушеніе пугливые, подозрительные или недоброжелательные умы, намекая на существованіе необличенныхъ еще государственныхъ преступниковъ, тайныхъ враговъ общественнаго порядка въ негустыхъ рядахъ нашей литературы? Писателей и ученыхъ нашихъ, старыхъ и молодыхъ, не много, ихъ перечесть не трудно. Чъмъ заслужили они обвиненія, можетъ быть безъ намъренія высказанныя въ № 40 «Московскихъ Въдомостей?»

«Наше правительство образованные народа, оно крыпко и твердо, оно располагаеть не только настоящими, но и будущими судьбами преданной ему Россіи, слыдовательно оно не имыеть надобности торопиться и дыйствовать крупными мырами на общественное мныніе. У него есть средства руководить этимы мныніемы, просвыщать его, не нанося ему болывненныхы раны. Какы же Русскому человыку, тымы болыве писателю не оцынить выгоды нашего положенія, допускающихы мирное и эрылое развитіе идей, ведущихы кы благосостоянію всыхы и каждаго. Намы ли бросать вы общество сымя ненужныхы раздоровы и распрей?»

Такъ исполнялъ Грановскій въ печальное время, слѣдовавшее за 1848 годомъ, то кое-что, что было возможно тогда съ его стороны для науки и просвѣщенія въ Россіи. Силы его тратились по мелочамъ. Его лучшія намѣренія, планы трудовъ оставались безъ исполненія, его знаніе и дарованіе, казалось ему, были напрасны, не нужны. Его собственное существованіе часто казалось ему лишнимъ. «Тѣломъ я здоровъ, но душа едва ли выздоровѣетъ», читаемъ въ

письмъ его 1849 года къ одному изъ друзей. Въ томъ же году пишеть онъ М. Ө- в К-ъ: «Еслибъ вы знали, какая безвыходная, тяжелая хандра стала навъщать меня. Впереди все такъ пусто и темно; въ настоящемъ такъ безцвътно. Только въ прошедшемъ есть хорошее и святое, но я боюсь глядёть въ ту сторону. За то не могу отделаться отъ сновъ, въ которыхъ это прошедшее оживаетъ перело мною до того ясно, что просыпаясь я готовъ плакать о недавней, только что испытанной утратв. Еслибы для счастія человъка достаточно было любви самой благородной, чистой и самоотверженной — я быль бы безконечно счастливъ.... А неблагодарное, капризное и больное сердце требуеть еще чего-то, въ чемъ ему отказано судьбою». Въ этомъ же году писалъ онъ къ женв приведенныя въ предшествовавшей главъ строки, въ которыхъ высказываль, что ему нечего дълать на свътъ, что ему надо было родиться или ранве или позднве. Подавленныя силы, чувство безплодно гибнущихъ даровъ его духа доводили Грановскаго до отчаянія, съ которымъ онъ не всегда могъ бороться. Онъ часто безуспъшно силился заглушить глубокую тоску, овладъвавшую имъ, усыпить грызущаго его червя. «Вы лучше другихъ знаете, отвъчаетъ онъ въ 1849 году на дружескія опасенія М. Ө-ы К-ь, какіе тяжелые припадки тоски бывають у меня. Я борюсь съ ними, но обыкновенно уступаю. Я ищу разсвянія въ винв, въ картахъ, чертъ знаетъ въ чемъ.... Когда же поймутъ, что человъку нельзя серьезно помириться съ мыслію о погибшемъ собственномъ существованіи, что эта мысль, временно подавленная и заглушенная, безпрерывно грызеть его. Еслибы семейное счастіе залечивало всё раны сердца, неужели думаютъ, что я не поняль бы своего счастія?... Безъ Лизы миж не зачъмъ было бы жить.... Она и друзья мои — вотъ вст мои сокро-

вища». «J'ai le spleen et je suis malade, пишетъ Грановскій кузинъ въ мартъ 1850 года. Je suis rentré dans le monde. auquel j'ai renoncé il y a 5 ou 6 ans de cela, et je vais faire la cour aux lionnes de Moscou. Triste métier, ma cousine, quand on le fait sans illusions, sans vanité, uniquement pour s'échapper à soi-même, pour endormir le ver, qui vous ronge le coeur» 1). Лето 1850 года Грановскій проводить въ Малороссіи въ деревнъ своей кузины и пишеть оттуда Фролову: «Я отдохнулъ нынёшнимъ лётомъ, но не могу сказать, чтобы на душъ было легко и весело. Хочется работать безъ вёры въ успёхъ труда». Порой онъ напрасно мечталь объ уединеніи и досугь, среди которыхь онъ могь бы отдаться давно задуманнымъ трудамъ. Въ маж 1851 года онъ пишетъ изъ Москвы кузинѣ: «Мнѣ опять захотълось хутора и той въчно манящей и недостижимой для меня тишины деревенского существованія, о которой я мечталь въ лучшія минуты моей жизни. Я знаю, что это несбыточная, смёшная почти фантазія, но знаю, что съ другой стороны только такимъ образомъ могъ бы я собраться на большой трудъ и сосредоточить на него силы, которыя теперь пущены въ расходъ, т. е. тратятся на мелочи. Богъ съ ними впрочемъ!» прибавлялъ онъ, будто признавая трату своихъ силъ необходимостію, вельніемъ рока.

Средства, къ которымъ прибъгалъ Грановскій, чтобы усыпить грызущаго его червя, только увеличивали его страданія. Зимой 1850 года онъ часто прибъгалъ къ карточной

<sup>1)</sup> У меня сплипъ и я болънъ. Я вновь появился въ свът, отъ котораго отказался 5 или 6 лътъ тому пазадъ, и примусь ухаживать за московскими львицами. Печальное ремесло, кузина, когда принимаешься за него безъ иллюзій, безъ тщеславія, съ единственною цълію—уйти отъ самого себя, усыпить червя, который грызетъ ваше сердце.

игръ. Денежные долги его увеличились и прибавили ему новыя муки. Въ зиму следующаго года онъ пишетъ кузине: «Изъ числа нравственныхъ страданій моихъ одно изъ самыхъ горькихъ есть мысль о моихъ долгахъ, т. е. сдъланвыхъ мною лично, а не наследственныхъ. Мололость моя прошла гордо и чисто среди лишеній всякаго рода. Я ихъ вынесъ. И вотъ, въ лътахъ зрълыхъ у меня не стало прежняго терпънія и я запуталь себя въ денежныя обязательства. Многое было вынуждено обстоятельствами, но во многомъ виноватъ я одинъ. Нерасчетливость и игра прошлаго года разстроили меня на долго. Поправлюсь ли я когданибудь — Богъ знаетъ. Но знаю одно — что я не могу быть счастливъ и покоенъ, не могу сохранить къ себъ прежняго уваженія, пока за мною будеть чужая копъйка. Новыхъ долговъ не могу дёлать безъ сердечной боли.... Я дёлалъ долги по какому-то детскому доверію въ возможность поправить свои дёла и заплатить всёмъ, кому долженъ. Вёры этой болъе нътъ во мнъ; а годы идутъ, небо становится темнъе надо мною, и я не хочу унести въ могилу больнаго чувства собственнаго униженія».

Чтобы расплатиться съ своими долгами, Грановскій продаль небольшое имѣніе, наслѣдованное имъ въ Малороссі́н отъ матери.

Ко всёмъ нравственнымъ страданіямъ, испытываемымъ Грановскимъ съ 1848 года, присоединились скоро тяжелые болёзненные припадки, постепенно усиливавшіеся въ немъ съ 1850 года, прекращавшіеся только на короткіе сроки и возвращавшіяся къ нему съ ожесточенною силою. Видя его бодрость, его способность сохранять участіе ко всёмъ занимавшимъ его интересамъ, можно было обманываться, можно было думать, что недугъ, уже готовившійся сократить дни его, не осилить его. Едва отдохнувъ отъ жестокихъ стра-

даній, онъ продолжаль много читать и работать въ своемъ кабинеть, являлся на кафедръ, писаль статьи.

Въ 1851 году появились въ печати нъсколько статей его (рецензіи: книги Г. Бабста «Государственные мужи древней Греціи въ эпоху ея возрожденія», и сочиненія ІІ. Н. Кудрявцева «Судьбы Италіи отъ паденія Западной Римской Имперіи до возстановленія ея Карломъ Великимъ» и статья о «Песняхъ Эдды о Нифлунгахъ».) Въ марте того же года московское общество въ послъдній разъ слышало его публичныя чтенія. Онъ прочель четыре историческія характеристики: Тамерлана, Александра Македонскаго, Людовика IX и канцлера Бэкона. Грановскій началь свои чтенія вопросомъ: какое призваніе въ исторіи людей, означенныхъ именемъ великихъ? Этотъ вопросъ не былъ лишенъ современности. Съ 1848 года въ европейской литературь поднимались голоса, отрицавшие необходимость великихъ людей въ исторіи, утверждавшіе, что роль ихъ кончена, что народы сами, безъ ихъ посредства, могутъ исполнять свое историческое назначение. Все равно сказать бы, говорилъ Грановскій о такихъ мивніяхъ, что одна изъ силъ дъйствующихъ въ природъ утратила свое назначение, что одинъ изъ органовъ человъческаго тъла теперь сталъ ненуженъ. «Народъ есть нъчто собирательное. Его собирательная мысль, его собпрательная воля должны, для обнаруженія себя, претвориться въ мысль и волю одного, одареннаго особенно чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ умственнымъ взглядомъ лица. При внимательномъ созерцаніи великихъ личностей, онъ являются намъ откровеніями цълаго народа и цълой эпохи. Для чего бы они ни были призваны на землю, для блага-ли, для зла-ли, во всякомъ случав онв стоятъ не отдельно, не независимо, но тъсно и кръпко связаны съ землею, на которой выросли, и съ временемъ, въ которомъ дѣйствуютъ». Указаніе этой тѣсной связи давало единство бесѣдамъ профессора о четырехъ великихъ историческихъ дѣятеляхъ разныхъ и отдаленныхъ одна отъ другой эпохъ исторіи.

Послъднія публичныя чтенія Грановскаго сохранились въ печати <sup>1</sup>). Четыре лекціи преподавателя не даютъ намъ полнаго понятія ни о его знаніи и учености, ни о всемъ объемъ егомысли и таланта. Тъмъ не менъе онъ остались образцомъ и къ глубокому прискорбію, почти единственнымъ, пріема и способа преподаванія Грановскаго.

Въ бесъдахъ, ограниченныхъ предълами скудно отмъреннаго времени, онъ умътъ представить слушателямъ выразительныя и законченныя изображенія лицъ тъми характеристическими чертами, которыя ясно и опредълено рисовали передъ слушателями и лица великихъ историческихъ дъятелей и тъ народы и эпохи которыхъ они были представителями.

Въ чтеніяхъ передъ публикою, какъ и въ лекціяхъ для студентовъ, Грановскій оставался въренъ тому, что признавалъ дъйствительною цълію исторической науки, «имъющей понять и передать въ сжатомъ изложеніи внутреннюю истину волнующихся въ безконечномъ разнообразіи явленій» 1). Онъ приготовился къ своей профессорской дъятельности долгимъ и упорнымъ трудомъ, многостороннимъ изученіемъ источниковъ, пособій и матеріаловъ науки. Онъ постоянно готовился къ каждой предстоящей лекціи справками, обдумываніемъ и соображеніемъ всего, что относилось

<sup>1)</sup> Онъ появились въ книгъ «Публичныя лекціи Ор. профессоровъ Гейманна, Рулье, Соловьева, Грановскаго и Шевырева». Москва. 1852. См. также Собраніе сочиненій Грановскаго т. І.

<sup>1)</sup> См. Ръчь о современномъ состоянін и значенін всеобщей исторін въ Собранін сочиненій Грановскаго Изд. 2 т. 1 стр. 25.

къ ея предмету. Но являясь на канедръ, онъ не приносилъ съ собою сыраго матеріала науки въ виде тяжелаго запаса. Онъ не любилъ ни многочисленныхъ цитатъ, ни щегольства ссылками на имена и заглавія научной литературы, никакого ученаго наряда. Все вившнее содержание науки, казалось, было тогда собственностію его духа. Излагая исторію человічества. Онъ, казалось, исповідываль передъ слушателями свои личныя, пустившія глубокіе корни въ душъ его воспоминанія. Изящество формы его чтеній было следствіемъ поэтическаго строя его души, изученія изящныхъ произведеній литературъ и творческой фантазіи, которою одарила его природа и безъ которой, по его собственному замъчанію, невозможенъ великій историкъ 1). Когда историческія характеристики Грановскаго появились въ печати, нашлись читатели, недоумъвавшіе-не слишкомъ-ли онъ хорошо написаны для ученыхъ сочиненій.

Въ 1852 году въ торжественномъ собраніи Московскаго Университета 12 января Грановскій произнесъ рѣчь «О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи». Въ рѣчи своей онъ упомянулъ о главныхъ направленіяхъ исторической науки у древнихъ народовъ, Грековъ и Римлянъ. Изслѣдованіе въ точномъ смыслѣ, критика были чужды древнимъ историкамъ. Языческому міру было чуждо и понятіе о всеобщей исторіи, соединяющей въ одно цѣлое разрозненныя семьи человѣческаго рода. Древніе ограничивались эпизодическимъ изложеніемъ исторіи, имѣвшей у нихъ по преимуществу нравственно-эстетическій характеръ. При настоящемъ своемъ состояніи исторія «должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность формы, возможной только при строгой опредѣленности со-

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго Изд. 2 т. ІІ, стр. 107.

держанія, и стремиться къ другой цъли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки».

Всѣ вышедшія въ теченіе нынѣшняго столѣтія сочиненія о всеобщей исторіи представляють рядь болѣе или менѣе неудачныхъ попытокъ осуществить идеалъ всеобщей исторіи. Причины неудачь заключаются въ отсутствіи строгаго метода и въ недовольно ясномъ сознаніи цѣлей науки исторіи.

Грановскій указываль на сділанные уже главные шаги къ усовершенствованію историческаго метода. Нибуръ нашелъ настоящіе законы исторической критики. Вліяніе его обнаружилось, преимущественно въ исторической критикъ его последователей. Нибуръ высказалъ также несколько смълыхъ и плодотворныхъ мыслей о необходимости дать исторіи новыя, заимствованныя изъ естествовъдънія основы. Историческое значеніе человіческих породъ не ускользнуло отъ его вниманія. Въ 1829 году В. Ф. Эдвардсъ издалъ письмо свое къ Амедею Тьерри о физіологическихъ признакахъ человъческихъ породъ и отношении ихъ къ исторіи. Высказанныя Эдвардсомъ мысли были приняты съ общимъ одобреніемъ, но до сихъ поръ еще не принесли желаемой пользы. Тъмъ не менъе «исторія по необходимости должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на обширное поприще естественныхъ наукъ». Грановскій въ своей ръчи обращалъ внимание на тъ стороны истории, которыми она граничить съ естествознаніемь, на важное вліяніс географических условій, климата, произведеній земли, природныхъ опредъленій вообще на судьбу народовъ. Онъ ссылался на идеи и труды Карла Риттера, проложившаго новые пути историкамъ нашего времени, пути которыми. однакоже воспользовались еще немногіе. Онъ приводилъ также въ своей ръчи соображенія о важности естествовъдънія въ приложеніи къ исторіи, высказанныя извъстнымъ натуралистомъ, Академикомъ Беромъ. «Къ сожалънію, продолжалъ Грановскій, ученые, посвятившіе себъ исключительно послъдней наукъ, еще не въ силахъ выполнить задачи, имъ предстоящей».

Говоря о вліяніи философскихъ системъ на исторію, Грановскій не признавалъ правъ философіи на логическое построеніе исторіи независимо отъ фактическаго ея изложенія. Всякое покушеніе съ ея стороны провести ръзкую черту между событіями логически необходимыми и случайными можетъ повести къ ошибкамъ и произволу. Смутно понятая философская мысль о господствующей въ ходъ историческихъ событій необходимости приняла подъ перомъ нъкоторыхъ писателей характеръ фатализма.

Систематическое построеніе исторіи вызвало другую крайность, явились писатели, ограничивающіе задачу историка передачею того, что было, разсказомъ безъ собственныхъ сужденій, безъ попытокъ внести въ хаосъ событій единство связующихъ и объясняющихъ ихъ идей.

Изложивъ различныя воззрѣнія на исторію, Грановскій приходилъ къ заключенію, что ни одно изъ нихъ не могло привести историческую науку къ точному методу, недостатокъ котораго въ ней такъ очевиденъ. «У исторіи, говорилъ онъ, двѣ стороны: въ одной является намъ свободное творчество духа человѣчества, въ другой—независимыя отъ него, данныя природою условія его дѣятельности. Новый методъ долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодѣйствіи. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ, основныхъ началъ, т. е, до яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ движеніе историческихъ событій. Можетъ быть, мы найдемъ тогда въ этомъ движеніи правиль-

ность, которая теперь ускользаеть отъ нашего вниманія».— «Пока исторія не усвоить себѣ надлежащаго метода, ее нельзя будеть назвать опытною наукою».

Изъ рѣчи Грановскаго видно, какъ много ожидалъ онъ для успѣховъ исторической науки отъ естествовѣдѣнія и способовъ его изслѣдованій въ приложеніи къ исторіи, какое великое и еще далеко не изслѣдованное вліяніе приписывалъ онъ природѣ и ея участію въ историческихъ судьбахъ человѣчества. Нельзя однакоже не замѣтить, что рѣчь его о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи чужда тѣхъ крайнихъ увлеченій и одностороннихъ понятій, свидѣтелями которыхъ мы были въ недавнее время при появленіи произведеній историковъ, которые историческую науку и по пріемамъ, и по задачамъ ея ставили въ кругъ наукъ естественныхъ, историковъ, по мнѣнію которыхъ судьба человѣчества всецѣло подчинена природѣ и опредѣлена только непреложными физическими законами 1).

Со временемъ Исторіи «предстоитъ, по мнѣнію Грановскаго, совершить для міра нравственныхъ явлен й тотъ же подвигъ, какой совершенъ естествовъдѣніемъ въ принадлежащей ему области. Открытія натуралистовъ разсѣяли вѣковые и вредные предразсудки, затмѣвавшіе взглядъ человѣка на природу; знакомый съ ея дѣйствительными силами, онъ пересталъ приписывать ей несуществующія свойства и пе требуетъ отъ нея невозможныхъ уступокъ. Уяспеніе историческихъ законовъ приведетъ къ результатамъ такого-же рода. Оно положитъ конецъ несбыточнымъ теоріямъ и стре-

<sup>1)</sup> Для указанія мивнія Грановскаго объ отношеній природы и исторій припомнимъ слъдующія слова: «Она (природа) есть только подножіе исторій, въ сферъ которой совершается главный подвигъ человъка, гдъ онъ самъ является зодчимъ и матеріаломъ.—Современникъ 1847. Со ч. Гранов. Изд. 2 т. II стр. 101,

мленіямъ, нарушающимъ правильный ходъ общественной жизни, ибо обличитъ ихъ противоръчіе съ въчными цѣ-лями, поставленными человъку Провидъніемъ. Исторія сдълается въ высшемь и обширнъйшемъ смыслъ, чъмъ у древнихъ, наставницею народовъ и отдъльныхъ лицъ и явится намъ не какъ отръзанное отъ насъ прошедшее, но какъ цъльный организмъ жизни, въ которомъ прошедшее, настоящее и будущее находятся въ постоянномъ между собою взаимодъйствіи» 1).

Въ томъ же году въ «Магазинъ землевъдънія и путешествій», издававшемся Н. Г. Фроловымъ, появился переводъ, сдъланный Грановскимъ, письма В. Ф. Эдвардса къ Амедею Тьерри о физіологическихъ признакахъ человъческихъ породъ и ихъ отношеніи къ исторіи. Переводъ былъ снабженъ примъчаніями переводчика, изъ которыхъ можно замътить, что вопросъ этотъ былъ предметомъ серьезнаго изученія со стороны Грановскаго. Мысль объ историческомъ значеніи человъческихъ породъ долго и сильно занимала его умъ. Онъ думалъ, что опредъленіе физіологическихъ признаковъ народа тогда только получитъ настоящее значеніе для исторіи, когда будетъ показана связь этихъ признаковъ съ духовными и нравственными особенностями даннаго племени,

<sup>1)</sup> Для людей, пе върующихъ въ практические плоды исторической пауки, приведемъ слъдующія слова изъ рѣчи Грановскаго: «Конечно ни пароды, ни пхъ вожди не повъряютъ поступковъ своихъ съ учебниками всеобщей исторіи и не ишутъ въ ней примъровъ и указаній для своей дъятельности. Тѣмъ пе менѣе нельзя отрицать въ самыхъ массахъ извъстнаго историческаго смысла, болѣе или менѣе развитаго на основаніи сохранившихся преданій о прошедшемъ. Въ лицахъ, стоящихъ во главъ государственнаго управленія, этотъ смыслъ переходитъ, по необходимости, въ отчетливое сознаніе отношеній, существующихъ между прежиимъ и новымъ порядкомъ вещей».

но что при настоящемъ состояніи наукъ нельзя ожидать удовлетворительнаго рѣшенія этого вопроса, а покуда надо собирать факты для соображеній <sup>1</sup>). Читателямъ «Магазина» онъ обѣщалъ представить сводъ современныхъ свидѣтельствъ о характерѣ Галловъ отъ выступленія ихъ на театръ исторіи до новыхъ временъ. Преждевременная кончина Грановскаго не допустила исполненія труда, задуманнаго имъ по вопросу объ историческомъ значеніи человѣческихъ породъ.

Обширный отдёль библіотеки Грановскаго составляли сочиненія и записки путешественниковъ по всёмъ частямъ свъта, а также періодическія изданія, представлявшія статьи и матеріалы для изученія малонзвёданных странъ и племенъ, ихъ населяющихъ. Въ этой литературъ онъ слъдилъ за человъкомъ на всъхъ ступеняхъ развитія и умълъ находить въ ней указанія для историческихъ аналогій. Глубокое и подробное изследование истории и учреждений одного народа, какъ бы ни маловажно было его политическое значеніе, по мнінію Грановскаго, служить лучшимь проводникомъ и комментаріемъ къ исторіи другихъ, даже болбе значительныхъ пародовъ 2). «Океанія и ея жители», лекція Грановскаго, явившаяся въ печати послъ его кончины, представляеть намь образець живыхь впечатленій, думь и вопросовъ, выносимыхъ имъ изъ изученія быта и нравовъ еще полудикихъ племенъ. Грановскій читаль ее для своихъ друзей въ семьъ Фролова, среди которой проводилъ лъто 1852 года. Онъ удовлетворяль ею своей потребности дълиться съ близкими людьми своими воззрѣніями, и она никогда не явилась бы въ печати, еслибъ со словъ Грановскаго не была записана дружескою рукою 3).

<sup>1)</sup> Соч. Грановскаго, Изд. 2 т. I, стр. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сочиненія Грановскаго. Изд. 2 Т. II, стр. 10.

Лекція «Океанія и ея жители» была записана Фроловымъ.

Устное изложение, живое слово были любимою и наиболъе родственною духу Грановскаго формою для сообщенія другимъ его мыслей и ученія. Обстоятельства однакоже не давали ему свободы пользоваться, на сколько онъ желаль, своимъ даромъ слова. Съ 1848 года публичныя чтенія въ университетъ дозволялись весьма ръдко, и послъдній публичный курсъ Грановскаго заключался только въ четырехъ лекціяхъ. Вотъ, почему въ пору полной зрёлости своего таланта и мысли онъ уже не являлся передъ публикою съ своими чтеніями, хотя еще не задолго до кончины нальялся снова читать публичный историческій курсъ. Кромъ лекцій въ университеть онъ нерьдко читаль лекціи у себя на дому для нъсколькихъ студентовъ изъ лучшихъ учениковъ своихъ, неръдко читалъ ихъ также въ кругу друзей своихъ или же для тёхъ людей, которымъ надёялся быть полезнымъ своими историческими чтеніями. Онъ неръдко и охотно отвъчалъ ими на вопросы, сомнънія или неправильныя мижнія, если онж встржчались въ людяхъ, которыхъ онъ уважалъ или въ которыхъ принималъ глубокое участіе. Изъ этихъ живыхъ бесёдъ почти ничего не сохранилось въ письмъ и печати, хотя многіе изъ нихъ были весьма замъчательны и представляли зрълый плодъ мысли и изученій историка. Таково напримъръ, было чтеніе Грановскаго «О переходныхъ эпохахъ въ исторіи человъчества», предложенное имъ слушателямъ, если не ошибаемся, лътомъ 1849 года въ Поръчьи, имъніи бывшаго министра просвъщенія, графа С. С. Уварова. Нельзя безъ глубокаго сожалънія думать, что не сохранилось никакого следа отъ чтенія, въ которомъ историкъ высказаль свои воззрвнія по вопросамъ, занимавшимъ его мысль много летъ.

«При самомъ началъ моихъ занятій Исторією, такъ началъ Грановскій свое чтеніе о переходныхъ эпохахъ, эти печальныя эпохи приковали къ себъ мое вниманіе. Меня влекла къ нимъ не одна трагическая красота, въ которую онъ облечены, а желаніе услышать послъднее слово всякаго отходившаго, начальную мысль зарождавшагося порядка вещей. Мнъ казалось, что только здъсь возможно опытному уху подслушать таинственный ростъ Исторіи, поймать ее на творческомъ дълъ. И если долгое, глубокое изученіе не исполнило моихъ желаній, оно не охладило моихъ надеждъ».

Грановскій, на свою литературную дівтельность смотріль, какъ на второстепенную сравнительно съ дъятельностію живымъ словомъ, къ которой онъ чувствовалъ наиболъе призванія. Онъ признавался, что не смотря на постоянную подготовку къ своимъ лекціямъ, лучшимъ часто являлось въ нихъ то, что приходило ему на мысль во время самаго чтенія. Если случалось ему, хотя и очень ръдко, явиться на канедръ съ приготовленною письменно лекціею, то рукопись оставалась у него въ карманъ, и аудиторія слышала отъ него не то, что было имъ приготовлено письменно. Несомивнию, что талантъ Грановскаго былъ по преимуществу талантъ живаго слова, отчасти даже можно сказать талантъ импровизатора, если только позволительно назвать импровизаціею рачь, къ которой произносящій ее подготовленъ долгимъ трудомъ изученія и постоянно д'ятельною мыслію. Такое свойство таланта Грановскаго было среди другихъ причинъ едва ли не главною причиною того, что многіе изъ задуманныхъ имъ трудовъ не были исполнены, а начатые труды оставались недоконченными. Людямъ, бесъдовавшимъ съ нимъ о какомъ нибудь историческомъ вопросъ, объ эпохъ или историческомъ лицъ, занимавшихъ его мысль, неръдко случалось слышать отъ него намърение скоро представить публикъ свое изслъдование объ этихъ предметахъ или сказать печатно объ нихъ свое слово. Это у меня ужь готово, говорилъ онъ. Очень ошибся бы тотъ, кто понялъ бы изъ этихъ словъ, что его изслъдованіе написано, что у него приготовлена статья для печати. Все это было дъйствительно готово, но только въ самомъ Грановскомъ. Для того, чтобы готовое явилось для слушателей, для публики нуженъ былъ поводъ, случай, болье всего нужна была живая аудиторія, сочувственно настраивающая его сообщительную душу и вызывающая изъ глубины ея скрытые въ ней, но уже готовые образы, представленія и думы.

Чёмъ болёе однакожь зрёла мысль Грановскаго, чёмъ болёе овладёваль онъ предметами своего изученія, тёмъ чаще и тёмъ сильнёе началь онъ ощущать потребность въ трудё литературномъ, въ трудё надъ произведеніями, въ которыхъ бы онъ могъ оставить прочный слёдъ и плодъ своихъ ученыхъ занятій и воспитанной ими мысли. Такая потребность чаще и настойчивёе, чёмъ когда нибудь прежде, появлялась въ немъ съ 1850 года, въ эпоху вполнё неблагопр ятную для дёятельности писателя, и именно въ тё годы, когда физическія силы Грановскаго видимо начали измёнять ему, когда серьезный недугъ его принималь бо лёе и болёе грозное развитіе.

Въ рѣдкомъ изъ писемъ его, писанныхъ въ пятидесятыхъ годахъ къ друзьямъ и роднымъ, не встрѣчаются жалобы на болѣзнь, на мучительные припадки, отрывавшіе его отъ желаннаго труда. «Я болѣнъ, хотя не говорю о томъ Лизѣ» (женѣ), пишетъ онъ Е. К. С—ъ лѣтомъ 1851 года съ подмосковной дачи, гдѣ онъ лѣчился минеральными водами. «Я становлюсь старъ, припадки моей тоски ожесточаются, пишетъ онъ ей же въ августѣ:—впереди нѣтъ болѣе юношескихъ упованій, а въ настоящемъ.... Дай

Богъ чтобы оно не испортилось и чтобы мит сохранены были тъ немногія любимыя мною существа, на которыхъ сосредоточилась теперь вся внутренняя жизнь моя. Каждый день отмъченъ новою потерею. Хоть что нибуль да потеряешь. Сноснъе всего терять деньги...». Въ слъдующую зиму недугъ часто возвращался къ нему и онъ ръшился провести лъто 1852 года въ Малороссіи въ семьъ Фролова, надъясь что силы его поправятся среди деревенской свободы и что у него будеть досугь для труда, но онъ продолжалъ хворать и тамъ. Онъ пишетъ оттуда Е. К. С-ъ (16 іюня 1852): «Я становлюсь старъ духомъ и тъломъ. Надъюсь помолодъть надъ работою, которую задаю себъ, какъ уроки ленивому мальчишке». Возвратясь въ Москву, онъ писалъ Фролову (осенью 1852 года): «Съ прівзда моего сюда боли мои усилились до того, что я не въ состояніи писать ни сидя, ни стоя». Літо 1853 года онъ провель невдалекъ отъ Москвы въ деревнъ пріятеля 1); силы его здёсь нёсколько поправились, но мучительныя боли по прежнему не оставляли его. Онъ уже не могъ писать самъ и долженъ былъ взять себъ писца. Медики, съ которыми онъ совътовался, подозръвали въ немъ каменную бользнь, другіе отрицали ее. «Доктора, писаль онь Фролову (осень 1853), противоръчать одинь другому, да и у меня къ нимъ прошло довъріе». Въ эту осень Грановскій опасно заболълъ холерою, которая посътила Москву. «Если бы не П-ъ (докторъ), то я отправился бы непремънно на Ваганьково. Онъ прівхаль во время и спась меня своею заботливостію», пишеть Грановскій въ сентябрь А. С-у. Силы его тогда, казалось, поправились и онъ сталъ бодрве духомъ. «Я здоровъ и работаю, писалъ онъ Е. К. С-ъ

<sup>1)</sup> Въ сель Никольскомъ Н. М. Щ-а.

31 октября 1853 года. Къ счастію во мнѣ воскресло, можеть быть, съ большею, чемъ прежде, силою доверіе къ себе. Надъюсь что нибудь сдълать, искупить личные гръхи пользою общею. А, можетъ быть, и это мечта. Но она даетъ мнъ много кръпости». Съ апръля этого года въ управленіи министерствомъ просвъщенія смънилъ князя Ширинскаго-Шихматова А. С. Норовъ. Въ февралъ 1854 года Грановскій не смотря на трудность тады при его болтаненныхъ припадкахъ прибылъ изъ Москвы въ Петербургъ для объясненій съ министромъ, который желалъ поручить ему составление учебника всеобщей истории по программъ, уже представленной Грановскимъ его предшественнику въ управленіи министерствомъ. Бодрое настросніе Грановскаго длилось не долго. Въ письмъ его, писанномъ въ мартъ, читаемъ: «Быстрое наступление весны усилило мои боли и сдълало меня ръшительно калъкою. Едва могу ходить» 1). Лътомъ онъ разсчитывалъ лъчиться и отдохнуть въ деревнъ у родныхъ, но уже въ началъ лъта пишетъ двоюродной сестръ своей, Е. К. С.: «Надежды мои на поъздку къ вамъ съ каждымъ днемъ слабъютъ. Я много ждалъ себъ добра отъ этой поъздки. И въ физическомъ, и въ душевномъ отношеніи она принесла бы мит большую пользу. Но боли мои до того усилились съ вашего отъёзда, что каждый выёздъ изъ дому дълается для меня подвигомъ мученичества». Иногда вывзжая по необходимости, Грановскій возвращался домой почти въ безпамятствъ отъ мучительныхъ страданій. «Сижу дома и не работаю, продолжаеть онъ въ томъ же письмъ. Сознаніе безплодно уходящаго времени грызсть меня, но силъ недостаетъ для труда. Это чувство праздности похоже на безсонницу. Еще хуже. Я могу ихъ срав-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Письмо къ А. В. С. (мартъ 1854 г.).

нивать на досугъ, потому что и сонъ мой измъняетъ мнъ... Ты не повъришь, Елена, до какой степени во мнъ развилось это желаніе провести вдали отъ Москвы и отъ города вообще хоть годъ. Я убъжденъ, что я оправился бы и физически и духовно. Ничто такъ не возстановляетъ меня какъ трудъ, а я уже давно не лъчился этимъ лъкарствомъ. Отрывочныя занятія, чтеніе и т. д. не только не удовлетворяютъ меня, но еще болъе раздражаютъ противъ самого себя. Голова полна плановъ и затъй. Чувствую самъ, что мысль моя достигла возможной для меня эрелости, что языкъ мой довольно послушенъ. Доказательствомъ могуть служить мои лекціи. Я много читаль лекцій эту зиму, кром'в университетскихъ, принаровился къ разнымъ степенямъ знанія и пониманія и въ этомъ діль (по крайней мірь) быль доволенъ собою. Я прочелъ между прочимъ краткій курсъ древней исторіи За-у и С-у.... За-ъ доставиль мнв большое удовольствіе своимъ отзывомъ о пользъ, принесенной ему моими чтеніями... Если Богъ продлить жизнь, то на будущее лъто II—ъ (докторъ) не удержитъ меня въ Москвъ». Только въ концъ іюня могъ онъ выъхать въ подмосковную деревню, въ которой провелъ и предшествовавшее лъто. Въ іюль онъ пишеть оттуда двоюродной сестръ о своихъ занятіяхъ: «Въ теченіи десяти дней, проведенныхъ здёсь, я написалъ болёе, чёмъ въ теченіи цёлой зимы въ Москвъ, а боли мои еще не унялись, не смотря на теплыя ванны, которыя беру ежедневно. Отъ прогулокъ почти отказался, пройду ето шаговъ и тотчасъ схватитъ меня острая, жгучая боль».

Въ 1854 году Грановскій напечаталь въ Отечественныхъ запискахъ свою статью «Испанскій эпосъ», написанную имъ по поводу книги Дози о Сидъ. Въ этомъ-же году отъ трудился надъ собираніемъ матеріаловъ для своего сочиненія

«О характеръ Галловъ». Онъ объщаль другу своему, Фролову свое сотрудничество по отдълу этнографіи въ издаваемомъ послёднимъ «Магазинъ землевъдънія и путешествій». Но тогда-же задумаль онь и другой трудь. «Я много прочелъ книгъ, касающихся этнографіи, писалъ онъ Фролову въ октябръ 1854 года. Я надъюсь быть дъятельнымъ и постояннымъ сотрудникомъ твоего «Магазина» съ будущимъ льтомъ. Теперь я занять спышною работой. Мны хочется напечатать въ январъ, къ юбилею 1), небольшой томъ, въ которомъ помъстятся біографіи: Теодориха Великаго, Карла Великаго и Альфреда Великаго, трехъ главныхъ распространителей просвъщенія на Запад'я въ средній въкъ. Кончивъ эту работу, я примусь за дело для «Магазина». Физическое здоровье мое поправилось, да и душою я здоровъе. Жизнь уходить и уносить съ каждымъ днемъ что нибудь изъ задуманныхъ прежде, въ молодости, плановъ. Авось не унесла еще всего, еще осталось у меня нъсколько лътъ на труды и expiation». Въ томъ же письмъ встръчаемъ извъстіе, которое странно читать рядомъ съ надеждами, высказываемыми Грановскимъ на успъхъ задуманныхъ трудовъ. «Этнографическій сборникъ Геофрафическаго Общества, извъщаетъ онъ Фролова, прекращается вслъдствие запрещенія печатать статьи о древнихъ нравахъ и обычаяхъ русскаго народа».

Надежды на исполненіе задуманныхъ трудовъ, по временамъ пробуждавшіяся въ Грановскомъ, не оправдывались на дълъ. Болъзнь постоянно прерывала его начинанія.

Между тъмъ съ 1853 года на Западъ скоплялась гроза и надвигалась на Россію. Русское общество исполнилось

<sup>1) 12</sup> января 1855 года долженъ былъ праздноваться юбилей стольтія москевскаго удиверситета.

тревожныхъ и неясныхъ ожиданій. Началось передвиженіе войскъ нашихъ, начались уже столкновенія съ турецкими войсками. Торжество русскаго флота при Синопъ (18 ноября 1853) возбудило радость въ русскомъ обществъ, но пораждало вмъстъ и преувеличенные, легкомысленные надежды. Въ кругахъ московскаго общества Грановскій встръчалъ людей, говорившихъ о врагахъ, выступавшихъ противъ Россіи: мы ихъ шапками забросаемъ. Когда союзный флотъ французскій и англійскій уже готовился войти въ Черное море, въ Москвъ нетолько многія изъ дамъ, но и изъ воиновъ, доживавшихъ въ ней свой въкъ, толковали, что враги недоумъваютъ что имъ дълать и хлопочутъ только о томъ, какъ выпросить себъ пощады и мира у Россіи. Опасенія и тревоги при успъхахъ враговъ порождали иногда въ Москвъ неменъе странные толки и соображенія.

Грановскій съ напряженнымъ вниманіемъ следившій за ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событій, за общественнымъ мивніемъ Европы, за планами и переговорами европейскихъ правительствъ, за приготовленіями къ войнь, раздражался и оскорблялся невъжественными или легкомысленными толками и мивніями, раздававшимися вокругъ его. Опасность, грозившая Россіи, была для него ясна. «Чъмъ приготовились мы для борьбы съ цивилизаціей, высылающей противъ насъ свои силы?» задавалъ онъ горкій вопрось людямь, легко вфровавшимь въ счастливый для Россіи исходъ возникшей борьбы. Встріча съ людьми иныхъ мижній, съ людьми, готовыми легко, безъ сердечной боли помириться съ неудачами, даже съ пораженіемъ Россіи, какъ съ неизбъжнымъ и полезнымъ урокомъ, производила на него такое же тягостное, оскорбительное впечатлъніе, какое производили и толки невъжественной самоувъренности. Онъ желалъ встръчать въ своихъ соотечественникахъ готовность бороться и умереть за отечество даже еслибъ въ нихъ не было надежды на его торжество, или желанія поб'ёды.

Враги уже высадились на русскую землю, и началась долгая, кровавая осада Севастополя. Въ октябръ 1854 года Грановскій посылаеть другу своему Фролову, жившему тогда въ деревив, строки, смыслъ которыхъ будетъ понятенъ читателю послъ предпосланнаго объясненія о толкахъ и миъніяхъ, которыя слышалъ Грановскій въ Москвъ. «А какъ часто и тяжело недостаетъ мнъ тебя именно теперь, Фроловъ, пишетъ онъ. Такъ много совершается кругомъ, такъ много противоръчій въ головъ и въ сердцъ, что подъ часъ не знаешь куда дёваться съ этою ношею. Образованныхъ отголосковъ на собственныя мысли слышится мало. Встръчаешься съ людьми просвъщенными, мыслящими, которыхъ знаешь давно, и съ удивленіемъ замічаешь безконечное разстояніе, разділяющее вась въ самыхъ коренныхъ понятіяхъ и убъжденіяхъ. Я засъль дома, и кромъ университета, почти нигдъ не бываю».

Въ такомъ настроеніи, подъ бременемъ противоръчій въ головъ и сердцъ встрътилъ Грановскій новый 1855 годъ, въ которомъ Московскій Университетъ праздновалъ столътній юбилей свой.

«Юбилей Московскаго Университета отпразднованъ великолъпно, писалъ онъ послъ этого торжества, Фролову. Изъ одного Петербурга было человъкъ 300 и болъе, 18 депутацій отъ высшихъ учебныхъ заведеній Русскихъ. Вся ученая и учебная Россія принимала участіе въ праздникъ и тепло выражала свое сочувствіе къ намъ».

Говоря о сочувствіи, заявленномъ со всёхъ сторонъ университету во время юбилея, Грановскій не упоминаль о томъ вниманіи и сочувствіи, предметомъ которыхъ былъ

самъ при этомъ случав. Лучшіе представители ученой и мыслящей Россіи, съвхавшіеся въ Москву въ это время, искали личнаго съ нимъ знакомства, его бесвды, его мивній по занимавшимъ ихъ вопросамъ. При этомъ можно было замвтить, что Грановскій становился уже центромъ умственныхъ и нравственныхъ стремленій лучшихъ людей мыслящей Россіи, самъ не сознавая того и не стараясь о томъ. «Его легко было найдти въ толпв, не справляясь гдв онъ; въ ту сторону, гдв находился онъ, обращалось много глазъ, туда сильнве было движеніе», говорилъ о Грановскомъ, когда его уже не было въ живыхъ, товарищъ его по кафедрв 1).

На юбилет присутствоваль повый министръ просвъщенія А. С. Норовъ. Онъ произвель на членовъ университета доброе впечатлтніе и возбудиль отрадныя надежды на лучшую будущность для русскаго просвъщенія. Министръ выказаль много вниманія къ Грановскому и пригласиль его въ Петербургъ для совъщаній и переговоровъ. Послт торжества, бестръ, разнообразныхъ знакомствъ и впечатлтній, возникшихъ по поводу юбилея Грановскій пишетъ Фролову: «Много и много накопилось мыслей и фактовъ, которые хоттрось бы передать тебт, брать мой. Подъ часъ желаніе это становится даже мучительно».

Какія же мысли занимали тогда Грановскаго? Съ этого времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состояніи. Грозныя событія, переживаемыя тогда Россіею начали вызывать въ лучшихъ умахъ русскаго общества сознаніе положенія и недостатковъ общественнаго устройства Россіи. Для Грановскаго такое сознаніе становилось мучитель-

<sup>1)</sup> С. М. Соловьевъ въ Некрологѣ Т. Н. Грановскаго, читанномъ на университетскомъ актѣ 1856 года.

пъе, чъмъ когда нибудь. Въ то тяжкое время мысль его обращается чаще всего къ великому преобразователю Россін, къ Петру. Вскоръ послъ юбилея онъ пишетъ Фролову (январь 1855): «На дняхъ я былъ у Погодина и вынесъ оттуда глубокое впечатлъніе. У Погодина есть портретъ Петра Великаго, написанный съ мертваго современнымъ художникомъ и доставшійся недавно Погодину отъ Макаровыхъ, которыхъ предокъ былъ при Петрв во время его кончины. Я не знатокъ въ живописи и вообще она на меня почти никогда не дъйствовала. Но передъ этимъ портретомъ я готовъ бы стоять цълые дни. Я отдаль бы за него половину моей библіотеки, любимыя книги мои. Я едва не зарыдаль, глядя на это божественно-прекрасное лице. Спокойную красоту верхней части нельзя описать. Только великая, безконечно благородная и святая мысль можеть положить на чело печать такого спокойствія. Но губы сжаты скорбію и гиввомъ. Онв будто дрожать еще. Онв еще причастны тревогамъ и водненіямъ жизни. Что за человъкъ былъ этотъ Петръ!»

Около того же времени и о томъ же внечатлѣніи опъ пишеть другому изъ друзей своихъ, К. Д. Кавелину: «Цѣлый вечеръ смотрѣлъ я на это изображеніе человѣка, который далъ намъ право на исторію и едвали не одинъ заявилъ наше историческое призваніе. Цѣлый вечеръ голова была полна имъ».... Грановскій побуждалъ друга своего къ труду по исторіи Петровскихъ учрежденій: «Мнѣ кажется ты одинъ у насъ можешь совершить съ честію такой трудъ. Сто тридцать лѣтъ ждетъ Петръ себѣ цѣпителя. Неужели ты не выполнишь когда-то задуманнаго плана?»

Вслъдствіе своего общительнаго характера, Грановскій бываль въ личныхъ сношеніяхъ съ самыми разнородными людьми всъхъ слоевъ русскаго общества и составиль о немъ

върное, вполнъ опредъленное понятіе. Онъ горячо любилъ Русскихъ и Россію, онъ зналъ и высоко цънилъ многія стороны русскаго характера, но понималъ и всъ ихъ недостатки. Съ горечью замъчалъ онъ, что русскій народъ умъетъ славно умирать за отечество, но жить для него не умъетъ. Россіи нужны преобразованія, ей нуженъ преобразователь — вотъ что глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ послъднее время своей жизни.

Среди тяжелыхъ думъ и гаданій о будущемъ Россіи въ утро 19 февраля 1855 года Грановскій былъ потрясенъ нежданною въстію о кончинъ Монарха, при которомъ онъ началъ свою дъятельность, въ царствованіе котораго минули его лучшів годы, минули его лучшія чаянія и надежды на собственныя силы, теперь уже ослабленныя многими неудачами, правственными страданіями и физическими недугами. Съ горестнымъ раздумьемъ обращался онъ къ своему прошлому на порогъ новаго будущаго. Онъ былъ тогда еще на 43-мъ году своей жизни, но ему оставалось уже жить только нъсколько мъсяцевъ....

Въ концѣ февраля болѣзненные припадки его усилились до такой степени, что въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ онъ не могъ выходить изъ своей комнаты, не могъ продолжать своихъ лекцій въ университетѣ. Въ это время онъ получилъ письмо отъ студентовъ, слушавшихъ въ этотъ годъ его курсъ Средней исторіи. Они просили Грановскаго продолжать его у себя дома для нѣсколькихъ изъ нихъ, съ тѣмъ, чтобы они могли передавать записанныя чтенія остальнымъ товарищамъ. Книги и историческія руководства, указанныя студентамъ ихъ преподавателемъ, писали студенты, не могутъ замѣнить для нихъ его лекцій. «Мы съ грустнымъ чувствомъ, писали студенты Грановскому, говоримъ себъ: печатныя руководства и историческія сочиненія оста-

нутся съ нами вездѣ и навсегда, но не вездѣ и не всегда будемъ имѣть возможность слушать Грановскаго» 1). Больной наставникъ не захотѣлъ отказать просьбѣ слушателей и преодолѣвая свой недугъ, продолжалъ для нихъ чтеніе курса у себя на дому.

Едва оправившись отъ двухмъсячныхъ страданій, въ мат онъ спъшилъ выбхать въ Петербургъ. Здъсь министръ А. С. Норовъ поручилъ ему составление учебника всеобщей исторіи. Грановскій принималь на себя этоть трудь неохотно. Учебникъ могъ быть необходимъ для учащихся и преподавателей, но требуя отъ Грановскаго усиленнаго и настойчиваго труда, требоваль отъ него и отреченія отъ занятій тъми историческими вопросами и изслъдованіями, которые преимущественно занимали его мысль. Онъ однакоже не рышился отказаться отъ предложенія министра, незная никого, кто бы могъ написать учебникъ исторіи, какого Грановскій желаль для нашихь учебныхь заведеній. Возвратясь изъ Петербурга, онъ уступиль также желанію своихъ товарищей, профессоровъ историко-филологическаго факультета, согласившись быть деканомъ послъдняго. Время и обстоятельства вызывали Грановскаго все на большую дъятельность именно тогда, когда его бользненное состояніе возбуждало въ близкихъ ему людяхъ опасенія и желанія для него отдыха. Онъ старался успокоить эти опасенія, старался показать, будто обязанности, которыя онъ принималь на себя, не потребують вредныхь ему усилій. Онъ, казалось, извинялся передъ заботливыми друзьями въ томъ, что не отказывался отъ налагаемыхъ на него трудовъ, ссылаясь на смягчающія обстоятельства въ оправданіе свое.

<sup>1)</sup> Письмо студентовъ словеснаго и юридическаго факультетовъ 2 марта 1855 года.

«Дней черезъ 10 или 12 надѣюсь выбраться отсюда, писаль онъ изъ Москвы Е. К. С—ъ (19 мая), сбираясь провести лѣто въ деревнѣ. Везу съ собою много работы. Авось успѣю сдѣлать задуманное. Отъ деканства не могъ никакъ отдѣлаться, но принялъ его на весьма удобныхъ для меня условіяхъ, оставляя за собою право располагать августомъ мѣсяцемъ. Теперь пока хлопотно»....

Среди товарищей своихъ по университетской службъ Грановскій въ это время пользовался большимъ довъріемъ. Кромъ людей искренно любившихъ и уважавшихъ его, между ними были люди не питавшіе сочувствія къ нему, неръдко доказывавшіе ему это на деле, если не явно, то тайно. Такимъ людямъ онъ умълъ мстить по своему. Многіе изъ нихъ, при постигавшихъ ихъ невзгодахъ, находили съ его стороны участіе, иногда серьезную помощь словомъ и дёломъ. Слишкомъ замътные таланты и нравственныя достоинства признаются охотно не всёми людьми и уже сами по себё вызывають недоброжелательство, мелкую зависть, глухую интригу со стороны ограниченности и бездарности. Но, отсутствіе всякой себялюбивой, личной цёли, полная и безусловная преданность добру и общей пользё были такъ ясны, такъ несомивниы въ Грановскомъ, что ихъ не могли не признать наконецъ и тъ, которые всего менъе имъли способности къ такому признанію. Когда оживилась надежда на лучшую будущность для университета, когда нуженъ былъ способнъйшій ходатай за потребности университетскаго претоварищей Грановскаго подаванія мысль остановилась на немъ. Онъ былъ единогласно избранъ еще разъ деканомъ историко-филологическаго факультета, и на этотъ разъ избрание его было утверждено министромъ.

Въ началъ іюня Грановскій вывхалъ изъ Москвы къ своимъ родственникамъ въ деревню Воронежской губерніи. Онъ провель тамъ льто до конца августа въ постоянномъ трудъ, прерываемомъ только бользнію: Здысь онъ окончилъ для учебника исторію древняго Востока (Египетъ, Ассирія, Финикія, Персія, Индія, Китай и исторія Евреевъ) и написаль статью, представленную имъ министру народнаго просвъщенія «Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ».

Здёсь же онъ написалъ біографическую статью о покойномъ другѣ своемъ, Н. Г. Фроловѣ, скончавшемся въ январѣ 1855 года.

Въ оконченной имъ части учебника Грановскій старался сжато, но не опуская характеристическихъ чертъ, представить историческое развитіе и значеніе странъ и народовъвъ въ возможной полноть, пользуясь результатами новъйшихъ изслъдованій <sup>1</sup>).

Въ статъъ объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ Грановскій указываль, что мѣры принятыя въ 1851 году противъ преподаванія древнихъ языковъ въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ, остановили правильное развитіе системы, зрѣло обдуманной и превосходно приводимой въ исполненіе. Онъ указывалъ также на несправедливость тѣхъ обвиненій противъ классическаго преподаванія, къ которымъ подали поводъ революціонныя движенія въ Европѣ, на то, что такія движенія возникаютъ вообще не изъ школъ, а изъ различныхъ историческихъ причинъ. Грановскій не думалъ возставать вообще противъ реальнаго образованія и противъ естественныхъ и математическихъ наукъ, но указывалъ на вредъ и опасность ихъ преобла-

<sup>1)</sup> Написанная часть учебинка, приготовленная уже къ печати, по кончинъ Грановскаго не нашлась въ его бумагахъ. Не была ли она передана имъ покойному А. С. Норову? Мы не знаемъ ничего положительнаго на этотъ счетъ.

данія въ системѣ воспитанія. Упоминая объ увеличеніи числа реальныхъ учебныхъ заведеній, о введеніи естественныхъ и математическихъ наукъ даже въ общеобразовательныхъ заведеніяхъ Европы съ 1815 года подъ вліяніемъ небывалаго развитія промышленности, онъ замѣчалъ: «Безразсудно было бы возставать противъ явленій, въ которыхъ выражалась существенная потребность, но удовлетворяя этой потребности, не слѣдуетъ терять изъ виду другихъ, быть можетъ, высшихъ благъ и цѣлей воспитанія. Не о единомъ хлѣбѣ сытъ человикъ.

«Задача педагогіи, писаль онь, состоить въ равномърномъ (гармоническомъ) развитіи всёхъ способностей учащагося, изъ которыхъ ни одна не должна быть принесена въ жертву другой. Знакомя юношу только съ внъшнею природою и съ ея механическими и химическими законами, естествознаніе, отръшенное отъ ученій, имфющихъ предметомъ духовныя стороны бытія, неминуемо приводить къ матеріализму. Само по себѣ оно не въ состояніи удовлетворить нравственнымъ потребностямъ человъка. Шлецеръ. говоря о вліяніи отдельныхъ наукъ на просвещеніе народовъ, сказалъ, что можно представить себъ цълый народъ отличныхъ математиковъ, погруженный въ глубокое варварство. Почти тоже можно сказать и о естествознаніи. Можно ли предположить существование народа натуралистовъ, безъ всякихъ опредъленныхъ и твердыхъ понятій о добръ и злъ? Прибавимъ, что въ настоящую минуту естественныя науки находятся на особенной ступени развитія. Гордясь недавними действительно блестящими успъхами, онв присвоивають себв право оканчательнаго рвшенія вопросовъ, въ продолженіе тысячельтій занимающихъ разумъ человъческій и постоянно вынуждающихъ у него эознаніе собственнаго безсилія. Такое самоупосніе науки

конечно не можеть быть продолжительно. Рано или поздно она должна признать снова существование роковыхъ граней, за которыя не дано перешагнуть нашей любознательности. Но въ ожидании неизбъжнаго возврата къ болъе трезвымъ и согласнымъ съ законами разума воззръніямъ, естествовъдъніе сообщаетъ юнымъ умамъ холодную самоувъренность и привычку выводить изъ недостаточныхъ данныхъ ръшительныя заключенія. Оно много содъйствовало къ развитію безотрадн й и безсильной на великіе нравственные подвиги положительности, которая принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ явленій нашей эпохи» 1).

Грановскій указываль, что не только непреходящая красота искусства классическаго міра, но и наука его сохраняють въчное значеніе для человъчества. Мало наукь, которыхъ начала не примыкають къ трудамъ греческихъ мыслителей и ученыхъ.

Всѣ мѣткія замѣчанія, высказанныя Грановскимъ, указывали на необходимость для здравой педагогіи ставить на первомъ планѣ древнюю филологію, какъ незамѣнимое никакимъ другимъ средство нравственнаго, эстетическаго и логическаго образованія.

Замъчая въ современной эпохъ безсиліе на великіе правственные подвиги, которое отчасти развилось подъ вліяніемъ преобладанія естественныхъ наукъ въ системъ современнаго воспитанія, Грановскій не могъ не сознавать особенной опасности для русскаго юношества, если бы такое преобладаніе получило мъсто въ его воспитаніи. Онъ неръдко высказываль замъчаніе, что здравый смысль Русскаго народа переходитъ у него въ недостатокъ, дълая его мало способнымъ къ увлеченію и энтузіазму, что его поражаетъ

<sup>1)</sup> Сочин. Грановскаго Изд. 2, Т. II. стр. 385.

способность русскаго человъка къ отрицанію. Понятно, какъ такое воззръніе усиливало въ немъ желаніе видъть въ своемъ отечествъ систему воспитанія, которая развивала бы гармонически всъ способности учащагося, не принося ни одной изъ нихъ въ жертву другой, воспитанія, изъ котораго юноша выносилъ бы чистое понятіе о красотъ и возвышенныя чувства нравственнаго долга и человъческаго достоинства.

На немногихъ страницахъ своей статьи Грановскій высказаль по вопросу о классическомъ образованіи всѣ существенныя истины, толки о которыхъ продолжаются донынѣ въ русскихъ журналахъ и газетахъ.

Трудясь надъ составленіемъ историческаго учебника, занятый мыслію о воспитаніи будущихъ покольній отечества, Грановскій съ горестнымъ смущеніемъ следиль за великой борьбой, которую вела тогда Россія и за всёми явленіями, сопровождавшими ее. Живя въ деревиъ, онъ съ нетерпъніемъ ожидалъ прихода почты, приносившей въсти съ мъста, гдъ длился упорный бой. Что-то узнаемъ завтра, повторяль онъ наканунъ дня, въ который ожидаль газетъ. Съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ говорилъ онъ о черноморскомъ флотъ о морякахъ его. «Былъ же уголокъ въ русскомъ царствъ, гдъ собрались такіе люди», повторялъ онъ. Корниловъ и Истоминъ уже пали въ бою. Пришла въсть и о смерти Нахимова. «Легъ и онъ, говорилъ растроганный Грановскій. Что же? Такая смерть хороша; онъ умеръ въ пору. Передъ концемъ своего поприща вызвать общее сочувствие къ себъ и заключить его такою смертию... Чего же желать болъе, да и чего бы еще дождался Нахимовъ? Его недоставало возлѣ могилъ Корнилова и Истомина. Тяжела потеря такихъ людей, но страшите всего, чтобы вийсти съ ними не погибло въ русскомъ флоти преданіе о правахъ и духѣ такихъ моряковъ, какихъ умѣлъ собрать вокругъ себя Лазаревъ».

Проницательная мысль, для которой не была скрыта связь между разнообразными проявленіями одного порядка вещей, внушала Грановскому интересъ и внимательность ко всему, что делалось вокругъ него, даже въ самыхъ тысныхъ кругахъ провинціальный жизни, въ предълахъ убзда, гдъ проводилъ онъ лъто. Отъ его наблюдательности не ускользали характеристическія мелочи и подробности. Онъ видълъ какъ приводились здъсь въ исполнение распоряженія администраціи, вызываемыя современной войной, какъ готовилось продовольствіе для крымской арміи, какъ отправлялись въ Крымъ обозы, какъ составлялось ополченіе; онъ прислушивался къ мёстнымъ толкамъ и мнёніямъ людей разныхъ слоевъ общества. Все это занимало его наблюдательность и участіе, а порой вызывало опасенія, негодованіе или горькій сміхъ. Возвратясь изъ деревни въ Москву, онъ пишетъ въ сентябръ К. Д. К-ну: «Еще годъ войны, и вся южная Россія разорена; надобно самому съёздить, да посмотрёть и послушать что тамъ дёлается. Когда правительство требуеть коптику, мъстное начальство распорядится такъ, что заставитъ народъ заплатить три, и все это безсмысленно и подло» (19-го 1851 г.).

Иногда Грановскій переживаль мрачные, тяжелые часы, въ которые будущность Россіи являлась ему въ страшномъ видѣ. Онъ вспоминаль тогда, что исторія представляєть примѣры народовъ и обществъ, ослабленыхъ гибельными вліяніями и уже не находящихъ въ себѣ достаточно силъ для обновленія, для возрожденія къ лучшей жизни Онъ припоминаль Испанію послѣ Филиппа ІІ-го, вспоминаль долгія, напрасныя усилія Италіи возродиться для пезави-

симости и политической жизни. Опасенія Грановскаго смѣнялись однакоже въ душѣ его надеждами на лучшую будущность отечества, которую должны приготовить ему уроки настоящаго, общественныя преобразованія и просвѣщеніе. На престолѣ Русскаго царства былъ уже преобразователь его, но еще лилась русская кровь, силы Россіи напрягались и истощались въ тяжелой борьбѣ, будущее было неопредѣленно, неясно. Понятны сомпѣнія и мучительныя колебанія, овладѣвавшіе въ такое время душою Грановскаго.

Прошлое и будущее Россіи, русскія историческія явленія и лица были въ это льто часто предметомъ думъ и бесъдъ Грановскаго. Иногда его замъчанія, его воспоминанія и разсказы о замъчательныхъ людяхъ среди живой бесъды превращались въ прекрасныя харастеристики и біографіи лицъ. Такъ, говоря о кавказской войнъ и вспоминая труды и подвиги нашихъ солдатъ и гепераловъ, онъ живо и ярко представилъ личность и жизнь кавказскаго героягенерала Котляревскаго. Его воспоминанія о Барклай-де-Толли были исполнены подробностей и анекдотовъ изъ его жизни, обрисовывавшихъ античныя доблести этого мужа. Съ радостію вспоминалъ Грановскій о всякомъ прекрасномъ явленіи, о всякомъ замічательномъ лиці русской исторіи и жизни. Неразъ высказывалъ онъ желаніе, чтобы лица, посвящающіе себя трудамъ по исторіи Россіи были подготовлены къ нимъ общимъ образованіемъ и изученіемъ исторін другихъ народовъ, замічая, что исключительное занятіе русской исторіей оказываеть неблагопріятное вліяніе даже на людей, одаренныхъ большимъ умомъ, дълаетъ неясными ихъ историческія воззрёнія и узкими или односторонними ихъ симпатіи и мнтнія. При этомъ онъ высказывалъ глубокое сожальние о томъ, что другъ его К. Д. К-ъ оставиль свои научные труды для иной деятельности и что

изслъдованія по русскому праву и русской исторіи лишились въ лиць его даровитаго и образованнаго двятеля. Любовь къ своему, основанная только на незнаніи или непониманіи чужаго, не имъла достоинства въ глазахъ Грановскаго. Онъ не могъ высоко цвнить національнаго чувства, если оно основывалось только на невѣжествѣ. Онъ не думалъ, чтобы образованность подрывала въ людяхъ любовь къ отечеству. Грановскій замѣчалъ, что высшее сословіе Россіи временъ Александра І-го было образованнѣе, чѣмъ въ современную ему эпоху, и что хотя образованность его носила слѣды французскаго вліянія, но это не помѣшало образованнымъ людямъ того времени бороться и умирать за Россію. Способность русскаго человѣка къ смѣлымъ и рѣшительнымъ приговорамъ надъ чужими національностями непріятно поражала Грановскаго 1).

Мысль Грановскаго въ лъто, среди которато проходили послъдніе мъсяцы его жизни, часто обращалась къ его собствен-

<sup>1)</sup> Приведемъ здъсь строки Грановскаго, написанныя по прочтенін имъ замвчаній объ Америкъ одного молодаго русскаго путешественника: «Что за удивительная способность у Русскаго человъка судить и рядить о томъ, чего онъ не знаеть и на все смотръть съ высока. Н-у не нравится Америка. Это дъло вкуса и внутренняго расположенія. Въроятно и мив певесело было бы тамъ жить. Но какъ можно произносить такіе смълые и ръзкіе приговоры объ образованности Американцевъ, которыхъ онъ видълъ въ продолжении трехъ недъль, не понимая въ добавокъ и языка ихъ. Онъ возстаетъ противъ денежнаго направленія, господствующаго въ Америкъ и повторяетъ избитыя общія мъста по этому поводу. Но въдь его оскороляеть не цъль, а средство, т. е. упорный и прозанческій трудъ, посредствомъ котораго Американецъ добываетъ богатство. Французъ не лучше, не безкорыстиве Американца въ настоящее время, по Н. снисходителенъ къ пему, потому что Французъ утромъ пграетъ на биржъ, а вечеромъ наслаждается на легко добытыя деньги». Письмо къ Е. К. С-ъ Лъто 1854.

ной судьбъ, къ его собственному прошлому. Въ немъ пробуждались строгія требованія отъ самого себя. Богатый запасъ собранныхъ свъдъній и вполнъ зрълая мысль призывали его къ болве обширнымъ и значительнымъ трудамъ, къ болбе усиленной и постоянной дъятельности сравнительно съ тъми, которые наполняли его минувшіе годы. Онъ съ грустію смотрѣлъ на свое прошлое и съ недовѣріемъ на свое будущее, на свои силы. «Чувствую, говорилъ онъ въ раздумъи о своей научной дъятельности, что выработался опредъленный взглядъ на предметы, своя метода для науки, и все это».... онъ не доканчивалъ фразы, но тонъ глубочайшей грусти, какимъ произносилась она, дълалъ понятнымъ печальный смыслъ ея. Напрасно близкіе Грановскому люди, замъчая тоску, овладъвавшую имъ въ минуты такого раздумья, старались утъщить его указаніемъ на благотворность его профессорской дъятельности и его обширнаго личнаго вліянія. «Мнъ пріятно слушать васъ, отвъчаль онъ съ грустною улыбкою, хоть и не върю вамъ».

Ни труды, ни грустное душевное настроеніе, ни ослабъвшія уже физическія силы, не уменьшали въ Грановскомъ свойственной ему необыкновенной участливости ко всему, что окружало его: къ людямъ и обстановкъ, среди которыхъ проводилъ онъ свое послъднее лъто. Онъ былъ одаренъ способностію при случав принимать участіе въ интересахъ и даже въ забавахъ самыхъ разнородныхъ людей будто безъ всякихъ усилій надъ собою, будто по собственному влеченію. Люди, совершенно отличные отъ него своими привычками, образомъ жизни, занятіями, сходясь съ нимъ, часто не могли замътить этого различія. Онъ былъ такъ простъ, такъ добродушенъ, такъ живъ и общителенъ, даже въ обществъ недавнихъ или случайныхъ зивкомыхъ, что всёмъ имъ было съ нимъ легко и пріятно, всё видёли въ немъ только веселаго товарища и интереснаго собесёдника.

Въ часы свободные отъ труда Грановскій отъ души наслаждался деревенскою жизнію. Онъ любилъ ходить среди засъянныхъ полей, гулялъ въ лъсу, купался въ ръкъ и иногда сидълъ съ удочкой надъ водою, или отдыхалъ валяясь на травъ. Онъ говорилъ, что мирный характеръ окружавшей его природы производилъ на него успокоительное вліяніе, и посл'є отдыха принимался за трудъ съ освъженными силами. Можно было надъяться, что среди деревенскаго покоя силы его возстановятся хоть на нъкоторое время, но въ августъ онъ внезапно слегъ въ постель. Въ одну ночь онъ почувствовалъ сильную боль въ боку, не захотълъ никого будить; къ утру у него оказалось воспаленіе. Онъ спокойно и терпъливо, какъ всегда въ бользни, переносиль мучительныя страданія. Участіе и заботы о немъ близкихъ людей встрвчалъ онъ такъ, какъ будто онъ не имълъ на нихъ никакого права. Чъмъ я это заслужилъ? говорилъ больной. Во время своего выздоровленія онъ быль очень шутливъ и весель; въ немъ забавно выказывались тогда какія-то дётскія стороны его характера. Докторъ запретилъ ему занятія и чтеніе, а онъ тайкомъ овладъвалъ листкомъ какой нибудь газеты, и если заставали его въ чтеніи, спішиль скрыть его подъ изголовьемъ какъ мальчикъ, пойманный въ шалости.

Послъ выздоровленія въ Грановскомъ, казалось, ожили и въра въ свои силы и надежды на успъшную дъятельность. Онъ думалъ начать по возвращеніи въ Москву изданіе историческаго сборника, думалъ о трудахъ своихъ и другихъ лицъ для этого изданія, говорилъ о своемъ намъреніи читать публичныя лекціи и избрать для нихъ предметомъ

пуническія войны, или же тридцатильтнюю войну. Онъ будто готовился къ какой-то важной и ръшительной перемьнь, къ какому-то обновленію своей жизни. Въ одинъ вечеръ въ немъ было замьтно особенно возбужденное состояніе: «И чувствую себя такимъ бодрымъ, говорилъ онъ, какимъ давно не былъ, — въ такомъ настроеніи, въ какомъ
бывалъ обыкновенно передъ сопря-de-tête. Coups de tête
мнъ всегда удавались; все главное въ моей жизни ръщалось ими; я и теперь готовъ на сопр de tête, который совершенно измънитъ мою жизнь». На вопросъ въ чемъ онъ
будетъ состоять Грановскій от въчалъ, что и самъ еще
этого не знаетъ.

Въ послъднее для Грановскаго лъто въ немъ часто и живо воскресали его личныя воспоминанія. Онъ припоминалъ и разсказывалъ многое изъ своего дътства и своей юности. Онъ посътилъ могилу Н. В. Станкевича и припоминалъ много подробностей о своихъ отношеніяхъ къ нему, разныя мелкія событія лътъ проведенныхъ ими вмъстъ въ Берлинъ. Онъ самъ удивлялся часто пробуждавшимся въ немъ воспоминаніямъ. Никогда я такъ много не говорилъ о себъ, замъчалъ онъ женъ и роднымъ, которымъ высказывалъ ихъ.

Бесёды Грановскаго въ тёсномъ кругу родныхъ, нередко касались литературы вообще и новыхъ ел произведеній, новыхъ историческихъ сочиненій. Опъ высказывалъ, что послёдніе годы бёдны самостоятельными и значитель ными трудами въ исторической литтературів. Замізчатель нійшимъ изъ послёднихъ ел произведеній считалъ опъ Исторію Англіи Маколея. Историческія сочиненія Грота и Дункера, при всёхъ своихъ достоинствахъ, по словамъ его, представляютъ только сводъ всёхъ изслідованій, всего, что было разработапо по предметамъ ихъ сочиненій. Съ боль-

шимъ сочувствіемъ отзывался Грановскій о нікоторыхъ статьяхъ Эдгарда Кинэ. Онъ сочувствоваль въ нихъ порицаніямъ той исторической системы, по которой успѣхъ сообщаеть уже законность и оправдание событиямъ и которая исключаетъ справедливую оцънку благородныхъ началъ или явленій, если опи были заглушены или побъждены другими. Вообще изъ словъ Грановскаго можно было замътить, что слъдя постоянно за европейской литературой, онъ начиналъ чувствовать въ ней застой; онъ ждалъ и желаль для нея новыхъ стремленій, новаго живительнаго направленія. Изъ его отрывочныхъ сужденій, изъ его случайныхъ замфчаній можно было замфтить, что онъ чувствовалъ въ современной литературъ недостатокъ твердыхъ началь, тъхъ чистыхъ упованій, той любви, той силы върованій и убъжденій, какими такъ была богата собственнадуша его. «Жду новаго, говорилъ онъ, отъ американской литературы. По прівзді въ Москву выпишу себів новыхъ американскихъ авторовъ». Изъ последнихъ Грановскій ссобенно любилъ Эмерсона. Поэтическій строй мысли, юношески свъжія возарьнія и чаянія этого автора были по душь ему. Словамъ и понятіямъ Эмерсона объ исторіи онъ высказываль большое сочувствіе. До последнихь дней жизни Грановскій сохраниль глубокую впечатлительность и воспріимчивость къ произведеніямъ поэзіи. Онъ часто перечитывалъ стихотворенія русскихъ поэтовъ, особенно Пушкина. Онъ неръдко вспоминалъ любимыя изъ стиховъ Шиллера и Гёте, читалъ ихъ наизусть или искалъ книги, чтобы прочесть ихъ въ дружескомъ кругу. Отличаясь способностію отъ души наслаждаться остроуміемъ книгъ и людей, часто самъ блиставшій увлекательнымъ остроуміемъ и веселостью, Грановскій не придаваль однако же лишней цѣны ни книгамъ, ни людямъ, если ихъ существеннымъ содержаніемъ была иронія, острота ума или сухое отрицаніе. Припоминая многое изъ стихотвореній Гейне, изъ его произведеній, онъ говориль, что не смотря на несомнѣнную поэзію и остроуміе ихъ, значеніе этого поэта преходящее. Свѣжая поэзія Уланда въ глазахъ его имѣла болѣе живучести и будущности. Стихотвореніе Уланда «Der Rosenkranz», было одно изъ любимыхъ Грановскаго, и онъ въ послѣднее лѣто часто вспоминалъ и перечитывалъ его 1).

Ръдко встръчаются люди, которые бы такъ постоянно и такъ прочно во всю свою жизнь сохраняли всъ свои способности, вкусы, наклонности и даже мнънія, отличавшіе ихъ еще въ началъ жизни, въ юности, какъ сохранялось все это въ Грановскомъ. Годы не уносили, не заглушали его стремленій и симпатій, а только развивали и укръпляли ихъ.

<sup>1)</sup> Вотъ содержаніе этого стихотворенія: на аренъ среди блеска засіявшаго майскаго дня борятся юные борцы за дорогую награду, за вънокъ розъ, украшающій голову невиданной еще красавицы. Среди нихъ вдругъ появляется всадникъ съ исхудалымъ лицемъ и съдъющими кудрями, на больномъ конъ. Копье усталаго бойца опускается, голова его склоняется будто въ тяжкой дремотв. Но какъ бы пробудясь отъ страшиаго сна, онъ привътствуетъ благородныхъ бойцевъ и прелеститищую изъ дъвъ. Онъ посъдълъ съ копьемъ и мечемъ въ рукъ, онъ боролся на сушъ и на моряхъ, онъ не зналъ никогда покоя, но дни и ночи его подвиговъ погибли безъ награды. Не было еще той красавицы, которая теперь въ первый разъ сіяетъ передъ нимъ, какъ звъзда. О, еслибъ онъ могъ сдълаться юнымъ! Увы! онъ родился слишкомъ рано! Золотое время только что начинается, весна засіяла. Настаеть владычество красавицы, ув'вичанной розами, а для него готовы ночь и табие, надъ нимъ опускается могильный камень. Блъдныя уста стараго вониа смолкли, глаза закрылись, онъ падаетъ съ коня. Юные бойцы спъщать къ нему и кладуть его среди весенней зелени. Въ нечали склоняется падъ старцемъ красавица и увънчиваеть его вънкомъ изъ розъ: да будещь ты королемъ майскаго праздинка! Никто не свершиль того, что свершиль ты, коть и напрасень цвътущій вънокь для тебя, мертваго мужа.

Глубокое религіозное чувство сохраняль онъ также во всю жизнь 1). Для него всегда были дороги свобода совъсти, свобола мивній и свобода науки, научныхъ изследованій и направленій. Его глубоко возмущало всякое посягательство на эту свободу, чёмъ бы оно ни оправдывалось и изъ какого бы источника оно не исходило. Онъ быль убъжденъ, что заблужденія и увлеченія науки устраняются и исправляются ея собственною жизнію, ея развитіемъ. Онъ зналъ, что заносчивыя и смёлыя рёшенія вопросовъ, «въ продолженіи тысячельтій занимающихъ разумъ человьческій и постоянно вызывающихъ у него признаніе собственнаго безсилія», рано или поздно уступають місто боліве трезвымъ возэрвніямъ. Онъ зналъ, что положительное знаніе имъетъ роковыя грани, за которыя не дано перешагнуть нашей любознательности. Съ уваженіемъ выслушивая мнънія или сомнінія серьезных влюдей, несогласныя съ его убъжденіями, онъ съ улыбкою встръчаль противоръчія дилдетантовъ знанія и ръшительныя отрицанія самоувъренной ограниченности, способной признавать только то, что доступно осязанію. Онъ признаваль истину изръченія: «поверхностное знаніе отдаляеть нась оть религіи, основательное возвращаетъ къ ней снова». Онъ зналъ, что эпохи сомнънія

<sup>1)</sup> Въ предисловіи ко второму тому Сочиненій А. С. Хомякова, изданному въ прошломъ году въ Прагѣ, Ю. Ө. Самаринъ причисляетъ Грановскаго къ идеалистамъ, учтиво выпроваживающимъ вѣру. Способенъ ли былъ Грановскій выпроваживать вѣру — предоставляемъ судить читателямъ этой кинги. Впрочемъ, вѣра Грановскаго, конечно, была не такова, чтобы онъ могъ признавать учителя церкви въ покойномъ А. С. Хомяковъ. Ужь не потому ли Ю. Ө. Самаринъ причисляетъ его къ людямъ, выпроваживающимъ вѣру?—Выше мы приводили слова Грановскаго о томъ, что отчасти по милости Славянъ онъ ославленъ врагомъ церкви. Эта милость пережила Грановскаго.

и безвърія-эпохи преходящія. Свои собственныя мижнія и върованія по вопросамъ, вынуждающимъ у разума сознаніе своего безсилія, онъ повъряль воззраніями замачательныхъ людей науки и мысли. Намъ памятна одна изъ бесъдъ Грановскаго во время прогулки въ лъсу въ іюльскій вечеръ 1855 года. Грановскій говориль о Вильгельмъ Гумбольдтв. Онъ вспоминаль, между прочимь, что Гумбольдть, глубоко любившій жену свою, переживъ ее, върилъ въ свиданіе съ нею за гробомъ. Грановскій при этомъ вспомниль также и воззрѣнія Гёте на безсмертіе, высказанныя имъ въ разговорахъ съ секретаремъ своимъ Эккерманомъ. «Для меня, продолжаль Грановскій, относительно подобных вопросовъ важны мивнія замвчательныхъ людей. Для меня это отдвльные огоньки, изъ которыхъ въ будущемъ загорятся новыя върованія для человъчества. Я знаю, въ настоящее время человъчество будто успокоилось насчетъ подобныхъ вопросовъ, но въдь это ничего не значитъ; оно успокоивалось уже не разъ. Говорить объ этомъ конечно трудно. Можно упрекать меня въ мистицизмъ... да что же дълать!»

Оправившись отъ болёзни, Грановскій спёшиль возвратомъ въ Москву, гдё надёялся теперь найти болёе простора для своей дёятельности. Здёсь онъ долженъ быль видёться съ министромъ просвёщенія и представить ему написанную часть историческаго учебника, здёсь онъ намёренъ быль, какъ деканъ историко-филологическаго факультета, хлопотать о перемёнахъ и улучшеніяхъ въ распредёленіи преподаванія въ кругу факультетскихъ наукъ. Въ Москвъ онъ намёревался приняться за задуманные труды и начать изданіе историческаго сборника. Онъ замётно находился въ состояніи правственнаго возбужденія и торопливаго, порывистаго стремленія къ труду.

Въ концъ августа онъ выбхалъ изъ деревни. Профзжал Воронежь онъ засталь здёсь мёстные выборы офицеровъ и начальниковъ готовившагося ополченія. По дорогъ далье онъ повстръчался съ проходившимъ резервнымъ войскомъ и узналь отъ офицеровъ о паденіи Севастополя. «Въсть о паденіи Севастополя заставила меня плакать, писаль онъ изъ Москвы А какія новыя утраты и позоры готовить намъ будущее! Будь я здоровъ — я ушель бы въ милицію безъ желанія поб'єды Россіи, но съ желаніемъ умереть за нея. Душа наболёла за это время» 1). Во время перемёны лошадей на одной изъ станцій между Тулою и Москвою, Грановскій вошель въ почтовый домъ. Здёсь его узнали бывшіе его слушатели, офицеры нижегородскаго ополченія, двигавшагося по этой дорогъ на югъ Россіи. Съ восторгомъ окружили они бывшаго своего наставника, жали его руки, говорили о томъ, что память о немъ живо сохранилась въ нихъ, что она и въ настоящее время одушевляла и поддерживала ихъ въ ръшимости служить отечеству. Они толпою проводили его до экинажа. Глубоко взволнованный и растроганный простился съ ними Грановскій и разсказывая женъ подробности этой встръчи, не забыль, по своему обыкновенію прибавить, чтобъ она никому не сообщала того, что было отраднаго и лестнаго при этой встръчв лично для него. Изъ Москвы онъ писалъ: «Былъ свидътелемъ выборовъ въ ополченіе. Трудно себъ представить что нибудь болье отвратительное и печальное. Я не признаваль большаго патріотизма и благородства въ русскомъ дворянствъ, но то, что я слышалъ далеко превзошло мои предположенія. Богатые или достаточные дворяне безъ зазрънія совъсти откупались отъ выборовъ; кандидаты въ должности на-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Письмо къ К. Д. К-у. 19 сентября 1855.

чальниковъ дружинъ еще до избранія пропов'ядывали о псобходимости предоставить начальникамъ ополченія обмундировку ратниковъ и не скрывали своихъ видовъ на поправленіе обстоятельствъ, и при этомъ такая тупость, такое отсутствіе понятій о чести и правдъ. Крестьяне же идутъ въ ратники безропотно. Въ другихъ губерніяхъ средней и южной Россіи дъло шло не лучше. Только въ Нижнемъ, да отчасти въ Орлъ дворянство показалось съ лучшей стороны. Я самъ видълъ (по дорогъ сюда) Нижегородское ополчение и толковаль съ офицерами. Между ними очень много бывшихъ нашихъ студентовъ. Вотъ что сказалъ мий одинъ изъ нихъ, X-ъ: «ни одинъ изъ проживающихъ въ Нижегородской губерніи воспитанниковъ Московскаго Университета не уклонился отъ выборовъ. Мы всв пошли. За то другіе надъ нами смъялись». Я гордился въ эту минуту званіемъ Московскаго профессора.... Вообще эта нечаянная, отрадная встръча съ Нижегородскимъ ополченіемъ произвела на меня глубокое и свътлое впечатлъніе. За то какъ мало хорошаго во всемъ остальномъ!»

Съ сентября мъсяца Грановскій началь свои лекціи въ университетъ и вступиль въ должность декана. Онъ совъщался съ своими товарищами о перемънахъ, которыя желательно было ввести въ факультетское преподованіе. Въ сентябръ Министръ Просвъщенія А. С. Норовъ посътилъ Москву, и присутствоваль на лекціи Грановскаго. Послъдній еще изъ деревни доставиль ему свою записку «о классическомъ преподаваніи въ гимназіяхъ», и послъ свиданія съ нимъ въ Москвъ писаль къ А. С—у (5 сентября), что статья пошла въ ходъ, что «она, повидимому, принесетъ пользу». Надежды Грановскаго длились однакожь недолго. Въ другомъ его письмъ къ К. Д. К—у отъ 19 сентября читаемъ, что министръ показываеть къ нему большое расположеніе

и остался доволенъ присланною запискою, но что онъ не ожидаетъ отъ этого никакихъ дальнъйшихъ послъдствій.

«Для факультета, пишеть Грановскій тамъ же, я надѣялся выпросить его согласіе на подраздѣленіе на филологическое и историческое отдѣленія. Въ историческое отдѣленіе мы внесли бы и юридическій элементь. Слово министра здѣсь необходимо, потому что только оно одно могло
бы зажать ротъ Б—у и ІІІ—у, которые, враждуя между собою, всегда согласны, когда дѣло идетъ о противодѣйствіи
какому нибудь полезному и разумному предпріятію. Я
впрочемъ дѣйствую на основаніи желаній большинства профессоровъ. Лично отъ себя я, разумѣется, не сталъ бы призывать вмѣшательство начальства. На студентовъ нашихъ
грѣхъ пожаловаться. Есть между ними отличные юноши.
Тѣмъ болѣе жаль видѣть хаотическое распредѣленіе занятій на нашемъ факультетѣ».

Въ это время цензура измънила свой прежній притязательный характеръ, и въ различныхъ кружкахъ московскихъ литтераторовъ, вмъстъ съ надеждами на большую свободу для ихъ дъятельности, появились предпріятія новыхъ изданій и журналовъ. «К—ъ, Л—ъ и многіе другіе, читаемъ въ письмъ Грановскаго къ А. С—у отъ 5 сентября, хлопочуть объ изданіи журнала литературно-политическаго. Послъдній отдълъ едвали можетъ быть хорошъ у нихъ». Литературный кружекъ славянофиловъ приступалъ тогда также къ изданію журнала, явившагося въ послъдствіи подъ названіемъ «Русской Бесъды».

Намъ уже извъстно отношеніе Грановскаго къ мивніямъ и направленію этого кружка. Въ виду событій, пережива-емыхъ Россією, выказывавшихъ всѣ недостатки ея общественнаго устройства и вызывавшихъ настоятельныя потребности преобразованія ея быта, Грановскій болѣе чѣмъ

когда нибудь относился нетерпъливо и раздражительно къ фантастическимъ возэрвніямъ, затемняющимъ ясный взглядъ на состояніе Россіи, на ея потребности для настоящаго и будущаго. Наступило время, когда обществу нужна была трезвая мысль, а не забава на досугъ создаваемыми антикварными идеалами. «Эти люди противны мнъ какъ гробы, пишеть Грановскій о славянофилахъ съ одра бользни, за два дни до своей кончины. Отъ нихъ пахнетъ мертвечиною. Ни одной свътлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи того, что сделано у насъ въ полтора столетія новъйшей исторіи. Я до смерти радъ, что они затъяли журналъ... я радъ, потому что этому воззрѣнію надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красотв своей. Придется поневолъ снять съ себя либеральныя украшенія, которыми морочили они дітей. Надобно будеть сказать послёднее слово системы, а это послёднее слово-православная патріархальность, несовм'єстная ни съ какимъ движеніемъ впередъ» 1).

Хлопоты и разъёзды по дёламъ университета, объясненія съ разными лицами не давали Грановскому досуга приняться въ сентябрё за продолженіе начатаго имъ историческаго учебника. «На этой же недёлё сажусь крёпко за работу, писаль онъ къ Е. К. С—ъ 22 сентября... Я право не виновать и рвусь душею къ работё». Между тёмъ онъ уже съ трудомъ ходиль отъ боли въ ногё и слегъ въ постель. У него оказалось воспаленіе вёнъ ноги. Больному поставили піявки, и съ недёлю боль заставляла его лежать почти неподвижно. Болёзнь его не казалась опасною, но онъ на этотъ разъ сносиль ее нетерпёливо, порываясь къ задер-

<sup>1)</sup> Письмо къ К-у 2 октября,

жаннымъ ею занятіямъ. Не покидая постели, онъ толковалъ съ покойнымъ профессоромъ исторіи П. Н. Кудрявцевымъ объ историческомъ сборникъ, который надъялся издавать вмъстъ съ нимъ. Онъ падъялся на содъйствие нъсколькихъ изъ своихъ товарищей профессоровъ и бывшихъ слушателей. Самъ онъ намъревался приготовить для сборника нъсколько статей подъ названіемъ «Историческія письма», желая изложить здёсь рядъ мыслей о своей наукт и высказаться поливе и отчетливве о твхъ вопросахъ, которыхъ коспулся въ своей ръчи «о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи». Въ стать «Городъ» онъ надвялся исполнить давно задуманный планъ, представивъ картину городской европейской жизни въ древней, средней и новой исторіи. Онъ надъялся въ сборникъ представлять также публикъ свои отчеты и рецензіи по поводу новыхъ произведеній исторической литературы. Онъ торопиль своихъ сотрудников составленіем программы изданія и за два дня до смерти выслушаль и одобриль ее, высказывая желаніе какъ можно скорбе приступить къ самому дёлу. Изданіе должно было обнимать современное движеніе исторической науки, а также литературы и политики. 2 октября, Грановскій, немогши писать самъ, диктовалъ женѣ своей письмо къ К. Д. К-у, въ которомъ читаемъ: «еще нужно было бы миж поговорить съ министромъ о затъваемомъ мною съ Кудрявцевымъ историческомъ сборникъ. Мы думаемъ издавать двъ-три книжки въ годъ. Эластическое слово «историческій» дало бы намъ возможность касаться самыхъ жизненныхъ вопросовъ». Онъ намъревался самъ ъхать въ Петербургъ, чтобы испросить разръшение для задуманнаго изданія, но уже не довёряль своимъ силамъ. «Если только бользнь не помъщаетъ снова, я буду въ декабръ въ Петербургъ», читаемъ въ томъ же письмъ.

Среди бользни, приковавшей его къ постели, Грановскій сохраниль полное участіе къ своимъ обычнымъ интересамъ, много читалъ и съ любопытствомъ освъдомлялся у посътителей о современныхъ новостяхъ и событіяхъ, о толкахъ и сужденіяхъ общества въ тъ тревожные дни. За два дня до смерти онъ со скорбію вспоминаль о своемъ далекомъ другъ, и вотъ что диктовалъ въ своемъ последнемъ письме къ одному изъ друзей своихъ по поводу появившейся въ Лондонъ книги Герцена: «Утъшительнаго и хорошаго мало. Личность осталась та же, не старъющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и пониманіе вещей самое детское. Для изданія такихъ мелочей не стоило заводить типографіи. Сотрудники у него настоящіе ослы, не знающіе ни Россіи, ни русскаго языка. Еслибы эти жалкія произведенія и проникли къ намъ, то конечно не вызвали бы ничего, кромъ смъха и досады. Его собственныя статьи напоминають его остроумными выходками и сближеніями, но лишены всякаго серьезнаго значенія. И что за охота пришла человъку разыгрывать передъ Европою роль московского славянофила, клеветать на Петра Великаго и увърять французскихъ réfugiés въ существованіи сильной либеральной партіи въ Россіи. У меня чешутся руки отвъчать ему печатно въ его же изданіи (которое называется Полярной Звёздою). Незнаю сдёлается ли это».

Въ томъ же письмѣ онъ упоминаетъ о часто появлявшихся въ то время письмахъ М. П. П—а, обсуждавшаго различные современные и несовременные вопросы: «а П—ъ не перестаетъ писать свои безконечныя и безполезныя письма. Теперь избралъ темою проэктъ соединенія Россіи съ Индіей посредствомъ желѣзной дороги. Это что-то въ родѣ Александра Ивановича (Герцена): говорятъ изъ двухъ противуположныхъ лагерей, а выходитъ одинъ и тотъ же вздоръ». Мысль о положеніи Россіи пе была отрадною для Грановскаго на его смертномъ одръ. «Не только Петръ Великій былъ бы намъ полезенъ теперь, продолжаль онъ въ томъ же письмѣ, но даже и палка его, учившая русскаго дурака уму-разуму. Со всѣхъ сторонъ бѣда; не хорошо и снаружи и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положеніе разумнымъ словомъ. Московское общество страшно возстаетъ противъ правительства, обвиняетъ его во всѣхъ неудачахъ и притомъ обнаруживаетъ, что стоитъ несравненно ниже правительства по пониманію вещей. На дняхъ здѣшніе сенаторы выражали сильное негодованіе за извѣстіе о Корфѣ. Какъ можно, говорятъ они, такъ компрометировать генерала. Вообще наша публика боится гласности»....

Дня за два до своей кончины Грановскій читалъ «La Réforme» Мишеле, и закрывъ книгу, сказалъ: «Я бы не желалъ написать такой книги. Это легкомысленно; такъ писать нельзя». Онъ признавалъ однакоже, что книга не безъ
достоинства и что найдетъ болъе читателей и произведетъ
болъе эффекта, чъмъ иныя дъльныя произведенія пъмецкихъ
историковъ, лишенныхъ таланта изложенія.

З октября онъ перечелъ послъднюю часть статьи «О чтеніяхъ Нибура», приготовленной имъ для печати въ «Пропилеяхъ». Онъ остался ею доволенъ и съ улыбкой сказалъ женъ: «а знаешь, Лиза, эту статью писалъ не глупый человъкъ». Статья, по богатству идей, глубинъ и мъткости замъчаній и върности характеристикъ дъйствигельно могла удовлетворить весьма взыскательнаго къ себъ автора.

Наканунъ 4 октября Грановскій принималъ своихъ друзей, бесъдовалъ и шутилъ съ ними. Всъ ожидали его скораго выздоровленія.

4 октября съ утра больной читалъ книгу Перренса «Jé-\* rome Savanarole» и по обыкновенію своему, ділаль отмітки карандатемъ на поляхъ. Онъ кончалъ пятую главу книги и надъ страницей, гдѣ авторъ говоритъ о средствахъ, избранныхъ Саванаролою для нравственной реформы между братьями монастыря святаго Марка, о его рѣчахъ, совѣтахъ и примѣрахъ, подаваемыхъ собственною его жизнію, Грановскій почувствовалъ усталость и закрылъ книгу. Онъ говорилъ съ женою о публичномъ курсѣ, который намѣревался читать зимою и ожидалъ нѣсколькихъ студентовъ которыхъ пригласилъ въ этотъ день къ себѣ на обѣдъ. Больной приподнялся и сѣлъ въ постели, но вдругъ опустился на изголовье. Онъ приблизилъ къ устамъ руку жены, поцѣловалъ ее и сказалъ: «Бѣдная!» Призванный медикъ немедленно прибылъ, но больной былъ уже въ агоніи. Грановскій тяжело вздохнувъ скончался, все держа руку жены въ холодѣющей рукѣ своей.

Ударъ положилъ конецъ жизни, драгоцѣнной для многихъ. Друзья, спѣшившіе навѣстить Грановскаго, люди, пріѣзжавшіе къ нему въ это утро за совѣтомъ и по дѣламъ, нашли его бездыханнымъ. Вѣсть о его кончинѣ быстро разнеслась по городу. Отъ утра до вечера въ скромной квартирѣ Грановскаго толпились вокругъ его остатковъ друзья его, университетскіе товарищи, знакомые покойнаго, многочисленные его слушатели, и прежде никогда не виданныя здѣсь лица. Всѣ были поражены, всѣ, будто, не могли понять, что Грановскаго нѣтъ болѣе. Усопшій, казалось, покоился въ глубокомъ и тихомъ снѣ. Смерть не измѣнила благороднаго лица. Закрывъ его блестящіе глаза она положила только печать величаваго спокойствія на энергическую и мужественную красоту его.

6 октября къ остаткамъ покойнаго собрались многочисленные почитатели его. Гробъ изъ дома былъ вынесенъ профессорами университета. На улицъ было тъсно отъ толпы, прибывшей проводить его. Она сыпала цвъты на можжевельникъ, устидавшій путь печальнаго шествія. Слушатели покойнаго приняли на свои руки и несли гробъ до университетской церкви.

7 октября въ 10 часовъ утра университетская церковъ была уже полна. Здёсь были всё члены Университета, студенты и толпа постороннихъ лицъ. Послъ литургіи прощаніе съ теломъ длилось долго; всё хотели взглянуть въ послъдній разъ на дорогое лицо и принести ему послъднее Еще разъ товарищи Грановскаго подняли пълованіе. гробъ и вынесли его изъ церкви. Далъе по длинному пу-, ти отъ Университета до Пятницкаго кладбища студенты несли до могилы своего наставника. Толпа двигалась за ними и развертывалась на разстояніи около версты. Встръчавшіеся съ гробомъ измінями свой путь и присоединямись къ погребальному шествію. На возвышенности, предъ которою разстилается зеленое поле, окаймленное съ другой стороны Сокольницкой рощей, тело было предано земле подъ вътвями высокихъ старыхъ деревъ. Осеннее солнце бросало лучи на увядающую окрестность и свъжую могилу, окруженную толпою въ глубоко скорбномъ и торжественномъ настроеніи. «На древнихъ саркофагахъ встръчаемъ изображенія погребальныхъ процессій, изъ которыхъ можно узнать о значеніи покойника: еслибы на надгробномъ памятникъ Грановскаго можно было живописать его погребение, можно было изобразить вполнъ скорбь, слезы многочисленной семьи чужнхъ людей, то этотъ паматникъ далъ бы понятіе о значеніи человѣка подъ нимъ сокрытаго». Такими словами вспоминаль это погребение одинь изъ достойныхъ товарищей Грановскаго, С. М. Соловьевъ въ Некрологъ Грановскаго, произпесенномъ на актъ университетскомъ 1856 года.

Журналы и газеты наполнились по смерти Грановскаго статіями, воспоминаніями о немъ его товарищей и слушателей. Появлявшіяся замічательнійшія книги украшались на первыхъ страницахъ посвящениемъ его памяти, благодарнымъ воспоминаніемъ объ учитель и руководитель. Изъ далекихъ, глухихъ уголковъ Россіи раздавались по поводу его кончины полныя благодарности и печали слова никому неизвёстныхъ лицъ, питавшихся памятью его ученія, радовавшихся его личнымъ участіемъ къ судьбѣ ихъ, тяжко чувствовавшихъ съ его смертію лишеніе нравственной опоры въ борьбъ и трудъ ихъ скромнаго, безвъстнаго поприща. При извъстіи о его кончинъ въ нъсколькихъ мъстахъ Россіи раздавались подаянія бёднымъ въ память его. Въ Харьковъ, въ лазаретъ, гдъ лъчились раненые въ Крыму. было прислано значительное приношение на нужды больныхъ, и на вопросъ отъ кого оно, доставившимъ позволено было только отвъчать: отъ Грановскаго. Много лътъ прошло, со дня когда его не стало, а память о Грановскомъ жива въ стънахъ Московскаго Университета среди молодыхъ покольній учащихся и въ русскомъ обществъ.

Въ русскомъ обществъ около того времени, когда скончался Грановскій, начинало пробуждаться сознаніе. Оно начинало чувствовать со времени Крымской компаніи необходимость перемьнъ, невозможность оставаться въ прежнемъ порядкъ вещей. Общественная правственность, справедливость робко, неясно начинала поднимать свой голосъ, заявлять свои требованія въ душь лучшихъ людей. Современному человъчеству нельзя жить, забывая о добръ, правственности, чести, о началахъ, на которыхъ зиждутся христіанскія общества—это начинало и чувствовать и понимать все большее и большее число людей. Послъ мрачной почи занималась прекрасная заря, а Грановскій отошелъ къ въч-

ному сну. Смерть избрала эту пору, чтобъ унести того, кто быль обиленъ любовію, добромъ, нравственными убѣжденіями, знаніемъ, горячимъ, страстнымъ желаніемъ успѣховъ своему отечеству, безграничною преданностію всѣмъ лучшимъ интересамъ человѣчества. Смерть унесла человъка въ лучшемъ чистѣйшемъ смыслѣ этого слова. Въ эти дни такая утрата не могла не вызвать общественной скорби и слезъ, сожалѣній, горькихъ и благотворныхъ воспоминаній, порывовъ къ добру во имя человѣка. Это былъ великолѣпный и заслуженный вѣнокъ на могилѣ Грановскаго.

Пятнадцать лѣтъ занималъ Грановскій каоедру всеобщей исторіи въ Московскомъ Университетѣ. Нѣсколько поколѣній испытали вліяніе его ученія, Между учениками и слушателями Грановскаго образовались люди, имена которыхъ пріобрѣли извѣстность на поприщѣ русской науки 1).

<sup>1)</sup> Слушателями Грановскаго были покойные профессора Всеобщей Исторін П. Н. Кудрявцевъ и С. В. Ешевскій, и занимающій въ настоящее время въ Московскомъ Университетъ кафедру Русской исторіи С. М. Соловьевъ. И. К. Бабстъ, профессоръ политической экономін того же университета началъ свои историческія занятія подъ руководствомъ Грановскаго. Б. Н. Чичеринъ, оставившій кафедру Государственнаго права въ минувшемъ году, окончилъ еще до вступленія въ Университетъ свое воспитаніе подъ руководствомъ Грановскаго и будучи его слушателемъ, также какъ и по окончаніи университетскаго курса, постоянно пользовался его дружескимъ участіемъ и совътами въ своихъ трудахъ. Мы не перечисляемъ здѣсь еще мпогихъ учениковъ Грановскаго, ограничиваясь именами ученыхъ изъ ближайшихъ Грановскому слушателей его.

Въ числъ его слушателей были многіе изъ нашихъ литераторовъ и писателей. Многіе изъ его учениковъ, вступивъ на разнообразные пути гражданской дъятельности, сохранили о Грановскомъ память, какъ о наставникъ, вліяніе котораго опредълило характеръ ихъ дъятельности, ихъ нравственныя убъжденія. Не оставивъ по себъ обширныхъ или значительныхъ историческихъ трудовъ, Грановскій темъ не менъе своею дъятельностію на канедръ положиль начало серьезному изученію всеобщей исторіи въ Россіи. Онъ не только привлекъ къ этому изученію нёсколькихъ изъ учениковъ своихъ, но въ нъкоторой степени успълъ и въ рускомъ обществъ пробудить внимание и сочувствие къ исторической наукъ. Онъ не признавалъ, что исторія существуетъ только для ученыхъ. «Какъ будто исторія можетъ допустить такое ограничение, какъ будто она по самому существу своему не есть самая популярная изъ всёмъ наукъ, призывающая къ себъ всъхъ и каждаго», писалъ онъ 1). Силою своего таланта онъ успълъ пробудить въ обществъ по крайней мъръ предчувствие связи исторической науки съ жизнію, предчувствіе того, что въ историческихъ судьбахъ человъчества кроется для современнаго человъка объясненіе собственной судьбы. Такого успаха Грановскій достигъ преимущественно широко гуманнымъ характеромъ своего историческаго созерцанія, способностію во всёхъ въкахъ, у всъхъ народовъ открывать родное, человъческое, способностію переселяться въ минувшее не только фантазією, но и сердечнымъ участіємъ. Въ Россіи и до Грановскаго были ученые и болъе или менъе даровитые преподаватели всеобщей исторіи 2), но никто изъ предшественни-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Сочиненія Грановскаго. Изд. 2. Т. І, стр. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Между ними памятенъ всёмъ своимъ слушателямъ покойный профессоръ исторіи въ Харьковскомъ Университетѣ М. М. Лунинъ.

ковъ Грановскаго на кафедрахъ исторіи въ Россіи не обладаль такимь живымь и цёльнымь взглядомь на науку, такимъ органическимъ пониманіемъ исторіи, такимъ талантомъ разгадывать смыслъ ея явленій и представлять ихъ въ связи, въ цёломъ, какими обладалъ Грановскій. «Тотъ не историкъ, говорилъ опъ, кто неспособенъ перенести въ прошедшее живаго чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отделенномъ отъ него веками иноплеменникъ». Никто въ Россіи не вносиль въ историческую науку столько любви къ этому брату, какъ Грановскій. Независимое и своеобразное теченіе исторической жизни въ его изложеніи не искажалось никакими личными желаніями и произвольными намфреніями историка. Наука не была для него орудіемъ для какой нибудь односторонней цёли. Ко всёмъ историческимъ явленіямъ и дъятелямъ, ко всьмъ орудіямъ Провиденія въ судьбахъ человечества храниль онъ одинаково правдивое отношеніе. Онъ говориль: «разсматривая съ вершины настоящего погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторіи, нельзя не замѣтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно різкихъ типовъ, которые встрічаются преимущественно на распутіяхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмъчены печатью гордой и самонадыянной силы. Эти люди идуть смыло впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряеть ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но неръдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былаго. За то за ними право побъды, право историческаго успъха. Большее право на личное сочувствіе историка иміють другіе діятели, въ лицъ которыхъ воплощается вся красота, все достоинство отходящаго времени. Они его лучшіе представители и доблестные защитники.... Но ни тёмъ, ни другимъ, ни побор-

никамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано совершить ихъ подвига во всей его чистотъ и задуманной опредъленности. Изъ ихъ совокупной дъятельности Провидъніе слагаеть нежданный и невъдомый имъ выводъ» 1). Въ лицъ Грановскаго явилось оправдание истины его собственныхъ словъ: «Исторія, развиваетъ въ насъ върное чувстьо действительности и ту благородную терпимость, безъ которой ивтъ истинной оцвики людей.... При каждомъ историческомъ проступкъ она приводитъ обстоятельства, смягчающія вину преступника, кто бъ ни быль онъ — цёлый народъ или отдъльное лице.... Въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человъчества есть искупительныя, видимыя на растояніи стольтій стороны и на див самаго грышнаго предъ судомъ современниковъ сердца тантся какое нибудь одно лучшее и чистое чувство» 2). Грановскій быль по преимуществу представителемъ гуманныхъ началъ и идей на канедръ и въ жизни, какъ историкъ и какъ человъкъ.

Русское общество въ эпоху, когда жилъ и дъйствовалъ Грановскій въ его горячемъ сочувствіи къ лучшимъ, благороднъйшимъ цълямъ человъка было наклонно видъть исключительно либеральное направленіе, видъть въ самомъ Грановскомъ по преимуществу либерала и поборника свободы. Несомнънно, что Грановскій любилъ свободу, но ему были дороги также и всъ другія начала и цъли гражданскаго и политическаго общества. Ему были дороги всъ интересы и успъхи человъка, всъ условія его развитія, все въ чемъ выражается его сознаніе духа и природы—религія, искусство, наука. Любовь къ свободъ не затемняла въ его глазахъ значенія власти для цълей общественной судьбы че-

<sup>1)</sup> Сочиненія Грановскаго. Изд. 2 Т. І, стр. 377.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 45 и 46.

ловъка. Онъ благоговълъ передъ нею, когда она являлась въ лицъ Беликаго Петра. Память Грановскаго нельзя связывать съ какимъ нибудь одностороннимъ научнымъ стремленіемъ, съ какимъ нибудь ръзко опредъленнымъ политическимъ направленіемъ или ученіемъ. Ему были дороги все человъческое, всъ возбышенныя стремленія и цъли человъка и понятны всъ пути, которые ведутъ къ этимъ цълямъ. Повторяемъ: Грановскій былъ лучшимъ представителемъ въ Россіи гуманныхъ идей и стремленій. Въ распространеніи гуманности въ русскомъ обществъ заключались значеніе его жизни и цъль его дъятельности.

конецъ.

|     | • | •        |   |   |
|-----|---|----------|---|---|
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
| . Þ |   |          |   |   |
|     | • |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     | ~ |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     | , |          |   |   |
| •   |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   | , |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   | <b>V</b> |   |   |
|     |   | •        | * |   |
|     |   |          |   |   |
|     |   |          |   |   |

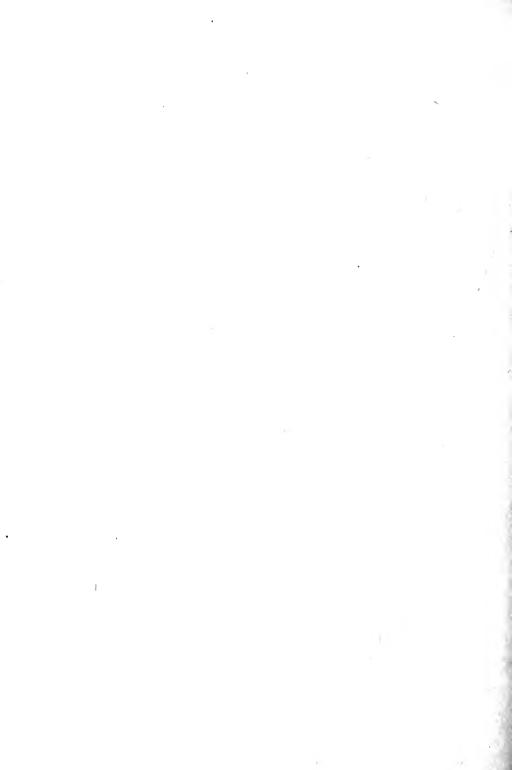

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Stankevich, Aleksandr
 Vladimirovich
 Timofei Nikolaevich
 Granovskii

